





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

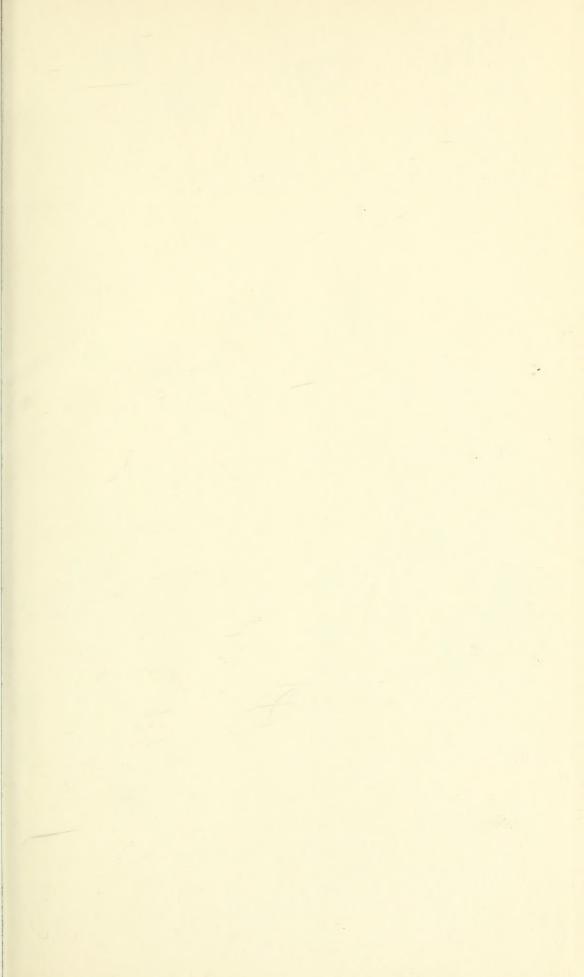





Печ со стали 4 А.Еропгауза въ Лейпцигъ

LR GG136T

## Sochineni ya COYNHEHIA

- Nikolai Vasil'evich Gogol's

# Н.В.ГОГОЛЯ

Падание тринадцатов.

РЕДАКЦІЯ

#### Н. С. Тихонравова.

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигъ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками Гоголя.

томъ первый.

tomI

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1896. MARKSA

28,23 \ 33

RIHEHNFOO

RECTOTOTE

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

#### предубъдомление.

Въ 1850 году Гоголь задумалъ новое изданіе своихъ сочиненій, въ которое, кромѣ четырехъ томовъ перваго пзданія (1842 г.), предполагалъ включить полный исправленный текстъ «Переписки съ друзьями», нѣсколько статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія дотоль неизданныя произведенія, такъ чтобы пятый томъ заключаль въ себъ «почти вст его теоретическія понятія, какія онъ импль о литературь и объ искусствь и о томъ, что должно двигать литературу нашу». Къ исполненному въ такомъ объемъ изданію Гоголь предполагалъ присоединить «со временемъ» новый томъ и помъстить въ немъ «все прочее», подъ названіемъ «юношескихъ опытовъ» \*). Поэтъ скончался, не успъвши перепечатать и первыхъ четырехъ томовъ своихъ «Сочиненій»: подъ его наблюденіемъ отпечатано было перваго и второго тома по девяти листовъ, третьяго тринадцать и четвертаго семь; въ текстъ этихъ листовъ авторъ внесъ небольшія стилистическія поправки \*\*). Племянникъ Гоголя, Н. П. Трушковскій, допечатавши первые четыре тома «Сочиненій» своего

\*) Ср. настоящаго изданія, томъ второй, стр. 585—586.

<sup>\*\*) «</sup>Сочиненія Гоголя», изд. второе (М., 1856), томъ пятый, стр. I—II.

знаменитаго дяди, издалъ, черезъ годъ послъ появленія ихъ въ свътъ, два дополнительные тома, въ которыхъ, кромѣ «Переписки съ друзьями», «юношескихъ опытовъ», иѣкоторыхъ статей изъ «Арабесокъ» и «Отрывка изъ «Мертвыхъ Душъ» \*), помъстиль и неизданныя дотоль произведенія: «Отрывокъ неизв'єстной пов'єсти» \*\*) и «Развязку Ревизора». Такимъ образомъ, изданіемъ Трушковскаго положено было начало осуществленію того проекта полнаго собранія сочиненій Гоголя, который набросанть быль самимъ поэтомъ въ 1850 году. Сознавая всъ недостатки своего изданія, Трушковскій предполагаль «при другомъ полномъ собраніи сочиненій Гоголя указать вет измъненія и передълки, которыя такъ часто у него встръчаются». Преждевременная кончина Трушковскаго остановила его работы надъ проектированнымъ изданіемъ: большая часть приготовленныхъ имъ матеріаловъ для полнаго собранія сочиненій его дяди вошла въ изданіе П. А. Кулиша: «Сочиненія и письма Н. В. Гогодя» (шесть томовъ, СПБ., 1857 г.); меньшая осталась въ бумагахъ автора, принадлежащихъ его наследникамъ. Въ упомянутомъ изданіи Кулиша впервые сдівлана была попытка осуществить, хотя въ и вкоторой степени, проекть Трушковскаго внесеній въ полное собраніе сочиненій Гоголя «всъхъ измъненій и передълокъ, которыя такъ часто у него встръчаются»: пъкоторыя произведенія, совершенно переработанныя Гоголемъ («Тарасъ Бульба», «Портреть», «Повъсть о капитанъ Копъйкнив»), напечатаны здѣсь въ двуль редакціяхъ: первопачальной п

<sup>\*)</sup> Въ четвертомъ томѣ настоящаго изданія этотъ «Отрывокъ» напечатанъ подъ заглавіемъ: «Окончаніе ІХ главы въ передѣланномъ видѣ».

<sup>\*\*)</sup> Въ первомъ томѣ настоящаго изданія (стр. 78—103) этоть «Отрывокъ» носитъ заглавіе: «Пѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти».

исправленной. Заботясь о возможной полнотѣ собранія «Сочиненій Гоголя», г. Кулишъ внесъ въ свое изданіе не только начало трагедін «Альфредъ», но и отрывки (шогда въ нѣсколько строкъ) начатыхъ повѣстей и даже «замътки на лоскуткахъ». Два послъдніе тома этого изданія, заключающіє въ себѣ письма Гоголя къ разнымъ лицамъ, обогатили русскую литературу драгоцівнымъ матеріаломъ для изученія жизни и сочиненій поэта. Изъ послъдующихъ шести изданій «Сочиненій Гоголя», вышединхъ въ періодъ времени съ 1862 г. по 1888 годъ, лучшимъ слъдуетъ признать второе изданіе наслыдниковь, вышедшее подъ редакцією Ө. В. Чижова въ 1867 году, въ четырехъ томахъ. Удержавши составъ первыхъ четырехъ томовъ изданія г. Кулиша, редакторъ провъриль тексть накоторыхъ произведеній Гоголя по рукописи автора: въ «Переписку съ друзьями» внесъ письма: XIX, XX, XXI, XXVI и XXVIII, непропушенныя цензурою при первомъ изданіи этой книги и во всѣхъ предшествовавшихъ изданіяхъ «Сочиненій Гоголя»; текстъ остальныхъ писемъ восполнилъ то отдъльными выраженіями, то цылыми страницами, подвергшимися той же участи; въ выноскахъ ко второму тому «Мертвыхъ Душъ» приведены выдержки изъ записной книжки автора.

Поздивний изданія «Сочиненій Гоголя», появлявшіяся, начиная съ 1873 года, въ теченіе вышеуказаннаго періода (т. е. по 1888 г. включительно) сокращаются въсоставъ, отбрасывая «юношескіе опыты».

Кромф неполноты, эти изданія страдають другимь важнымь недостаткомь — неправильностью текста. Извѣстно, что порча текста началась уже съ перваго изданія «Сочиненій Гоголя», вслѣдствіе того, что Прокоповичь не всегда умѣль разбирать рукописный оригиналь, корректуру держаль небрежно и позволяль себѣ дѣлать совер-

шенно ненужныя поправки въ слогъ ввъренныхъ ему для напечатанія произведеній. Въ пятомъ изданіи наслъдниковъ (1881 г.) порча Гоголевскаго текста доходитъ до того, что иногда пропускаются цълыя строки, а отдъльныя выраженія автора произвольно замъняются другими.

Редактируя настоящее изданіе, мы поставили себѣ задачею устранить главные недостатки тѣхъ изданій «Сочиненій Гоголя», которыя вышли съ 1873 по 1888 годъ включительно, и потому всего болѣе заботились: 1) о полнотѣ собранія и 2) правильности печатаемаго текста.

Не отступая отъ плана, который набросанъ былъ самимъ Гоголемъ для полнаго собранія его сочиненій, мы распространили тотъ составъ, который данъ былъ изданіемъ Чижова, внесеніемъ въ настоящее изданіе встьхъ досель напечатанныхъ «сочиненій» Гоголя \*): ибо только при этомъ условіи можеть быть достигнута цаль, которую поэтъ ставилъ полному собранію своихъ произведеній — совмъстить въ немъ «почти всъ теоретическія понятія, какія онъ имълъ о литературъ и объ искусствъ и о томъ, что должно двигать литературу нашу». Такъ, 1) вь настоящее изданіе вошли нѣкоторыя произведенія, не напечатанныя въ изданіи Чижова и пом'вщенныя въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя»: 1) «Классныя сочиненія», 2) «Борисъ Годуновъ, поэма Пушкина», 3) «Отрывокъ изъ утраченной драмы», 4) «1834 годъ», 5) «Рецензін, помъщенныя въ «Современникъ» Пушкина», 6) «Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитянинъ» 1842 г.», 7) «Введеніе въ древнюю исторію» (отрывокъ), 8) «Предувъдомленіе къ предполагавшимся изданіямъ «Ревизора» въ пользу бъдныхъ», 9) «Письмо къ В. А. Жуковскому» и 10) «Размышленія о божественной ли-

<sup>\*)</sup> Изданіе писемъ Гоголя къ разнымъ лицамъ не входило въ программу этого изданія.

тургін». Кром'т того, 2) въ изданіе одиннадцатое внесены отрывки, наброски и тексты неоконченных в произведеній, напечатанные нами по выход въ свътъ десятаго изданія «Сочиненій Гоголя»: 1) стихотвореніе «Непогода», 2) «Отрывокъ изъ неоконченной повъсти», 3) «Начало неоконченной повъсти», 4) «Дополнение къ «Развязкъ Ревизора», 5) «Женихи», 6) «Выдержки изъ карманныхъ записныхъ книжекъ» и 7) ран ве изданное нами «Предувъдомление для тъхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ следуеть, «Ревизора». 3) Сочиненія, вышедшія въ светь при жизни Гоголя, напечатаны въ настоящемъ изданіи, въ окончательныхъ редакціяхъ; тѣ изъ его поэтическихъ произведеній \*), которыя подверглись коренной, въ теченіе многихъ льтъ, переработкь, помьщены въ двухъ редакціяхъ — первоначальной и окончательной. Мелкіе варіанты текста, напечатанные въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя», въ настоящее изданіе не приняты, но отдъльныя мъста и цълыя страницы, передъланныя или по личнымъ соображеніямъ автора, или по требованію старой цензуры, помъщены въ «Примъчаніяхъ редактора».

Текстъ сочиненій Гоголя, испорченный въ первыхъ девяти изданіяхъ его произведеній, свъренъ былъ нами съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведеній и, будучи исправленъ такимъ путемъ, напечатанъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій»: этотъ текстъ буквально перепечатанъ въ настоящемъ изданіи. Возстановляя подлинныя выраженія автора, неръдко замънявшіяся другими и по требованію старой цензуры \*\*),

<sup>\*)</sup> Поэтому не приняты въ одиннадцатое изданіе первоначальных редакціи статей: 1) «Объ архитектурі нынішняго времени» и 2) «Нісколько мыслей о преподаваніи дітямь географіи».

<sup>\*\*)</sup> Такихъ измѣненій особенно много въ первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ»: самая характеристика Чичикова — «плутоватый человѣкъ — принадлежитъ цензору Никитенкѣ; у Гоголя стояло слово «подлецъ»

тексть десятаго и настоящаго изданія не всегда поэтому совпадаеть съ текстами всѣхъ другихъ изданій.

Вошедшія въ настоящее изданіе сочиненія Гоголя не представилось возможности разм'ястить въ хронологическомъ порядкъ, т. с. въ томъ порядкъ, въ какомъ они выходили изъ-подъ пера автора: совершеннъйшія произведенія Гоголя обработывались въ теченіе многихъ лъть. Такъ, первый томъ «Мертвыхъ Душъ» начатъ быль въ 1835 году и оконченъ въ первой четверти 1842 года; въ этотъ періодъ Гоголемъ выработано было иять редакцій этой поэмы \*), изъ которыхъ три последнія даже вполнъ переписаны были для печати, такъ что можно говорить только о томъ, къ какому году относится наименъе подвергинися поздивинимъ передълкамъ и исправлениямъ текстъ отпольных главо перваго тома «Мертвыхъ Душъ». «Ревизоръ» начатъ въ 1834 г. и окончательно отдъланъ въ 1842 г.: на протяженіи этого періода Гоголемь было выработано шесть редакцій этой комедін, изъ которыхъ первая поставлена была на сцену, а три позднѣйшія напечатаны при жизни автора (отдъльными изданіями въ 1836 году и 1841 г., въ первомъ изданіи «Сочиненій»—въ 1842 г.). Достаточно сравнить съ окончительного редакціею «Ревизора» напечатанныя въ настоящемъ изданіи «Сцены перваго изданія пьесы, перед'яланныя для третьяго изданія» (томъ III, стр. 305—342), чтобы убъдиться, что въ последней редакціи комедіи (1842 г.) четырнадцать явленій остались безъ всяких перемльна, въ томъ видѣ, въ какомъ даны были первымъ печатнымъ изданіемъ «Реви-

<sup>\*)</sup> Первая, пеоконченная, редакція хранится въ Московскомъ публичномъ музеѣ, двѣ позднѣйшія находятся въ Императорской Публичной Библіотекѣ. четвертая принадлежитъ Нѣжинскому историко-филологическому институту, пятая (цензурный экземпляръ) — библіотекѣ Московскаго университета.

зора», и что, слѣдовательно, окончательная редакція этихъ явленій относится къ 1835—36 гг. Даты, выставленныя Гоголемъ подъ отдѣльными произведеніями и сохраненныя въ нашемъ изданіи, означаютъ большею частью не время выработки посльдней редакціи этихъ произведеній, а только время первыхъ набросковъ оныхъ: напр., на заглавномъ листѣ комедіи «Женитьба» напечатано: «писано въ 1833 году». Но къ этому году относятся только первые наброски комедіи «Женихи», а «Женитьба» была окончена, послѣ многолѣтней переработки, въ 1842 г. На этомъ основаніи хронологіческія даты автора не всегда совпадаютъ съ хронологією, установленною въ «Примѣчаніяхъ» къ настоящему изданію на основаніи данныхъ, подробно изложенныхъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя».

При невозможности размъстить произведенія, напечатанныя въ этомъ изданіи, въ порядкѣ ихъ написанія, оставалось расположить оныя въ той последовательности, въ какой они выходили въ свъть при жизни автора; сочиненія, напечатанныя по смерти Гоголя, распредѣлены по отдъльнымъ томамъ, на основаніи хронологическихъ датъ, указанныхъ въ «Примѣчаніяхъ». Въ оглавленіи каждаго тома такія произведенія отмічены звіздочками. Къ первому тому настоящаго изданія, заключающему въ себъ произведенія 1827—1836 гг., приложена гравированная копія съ исполненнаго Венеціановымъ въ 1834 г. литографированнаго портрета Гоголя. Въ началѣ четвертаго тома, въ которомъ напечатаны «Мертвыя Души», помѣщена гравированная копія съ литографированнаго портрета, который приложенъ былъ къ первому нумеру «Москвитянина» на 1843 годъ. Оригиналъ этого портрета, писанный А. А. Ивановымъ, Гоголь подарилъ Погодину, «какъ другу, по усиленной его просьбъ». Недовольный опубликованіємъ этого портрета, Гоголь, 14 декабря 1844 г., писаль профессору С. П. Шевыреву: «тамъ я изображенъ, какъ былъ въ своей берлогь, назадъ тому нѣсколько лѣтъ», т. е. въ то время, когда поэтъ въ своей «подвижнической Римской кельѣ» обработывалъ для нечати первый томъ «Мертвыхъ Душъ».

Къ стать в «Предув в домленіе для т вхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ сл в дуеть, «Ревизора» (томь III, стр. 291—301), приложенъ точный снимокъ съ рисунка посл в дней «н в мой сцены» комедіи. Рисупокъ сд в ланъ Гоголемъ одновременно съ составленіемъ «Предув в домленія».

Н. Тихонравовъ.

Москва, 7 мая 1893 г

### Біографическій очеркъ.

Николай Васильевичъ Гоголь, съ полнымъ основаніемъ признаваемый однимъ изъ величайшихъ нашихъ художниковъ въ области слова, какъ извѣстно, получилъ право на безсмертіе не только высокими достоинствами своихъ произведеній, но также рѣшительнымъ вліяніемъ на весь ходъ послѣдующаго движенія литературы,—какъ главный виновникъ ея самобытности и господствующаго въ ней донынѣ реальнаго направленія. Какъ писатель, оказавшій неоцѣненныя услуги литературѣ освобожденіемъ ея отъ подражательности и окончательно направившій ее на путь изображенія дѣйствительной жизни, Гоголь безспорно навсегда обезпечилъ за собою одно изъ наиболѣе почетныхъ мѣстъ въ ея исторіи, какъ бы ни были велики заслуги ея будущихъ дѣятелей.

Наиболѣе характерной особенностью Гоголя, какъ человѣка и писателя, слѣдуетъ признать прежде всего ту несомнѣнную оригинальность его личности въ лучшемъ значеніи этого слова, благодаря которой ему удалось почти исключительно силой природнаго дарованія достигнуть высокаго совершенства своихъ созданій, такъ какъ трудно вообще указать другого столь же выдающагося дѣятеля литературы, такъ мало обязаннаго постороннимъ вліяніямъ.

Гоголь былъ коренной малороссъ,—въ противоположность большинству другихъ нашихъ крупныхъ писателей, почти безусловно свободный отъ какой-либо примѣси

иноземнаго вліянія какъ по своему происхожденію, такъ и по условіямь воспитанія. Начиная съ самыхъ раннихъ дътскихъ впечатлъній, онъ впиталъ въ себя всъ національныя особенности малоросса, дыша атмосферой родной и горячо любимой Украйны. Гоголю всегда было дорого какъ настоящее, такъ и прошлое Малороссіи, и самъ онъ чувствовалъ себя теснейшимъ образомъ связаннымъ съ своей родиной, живо интересуясь также и своими предками, хотя вовсе не въ духъ узкихъ генеалогических в розысковъ. Гоголя напротивъ планяла поэтическая сторона воспоминаній о предкахъ, что онъ и выразилъ въ слѣдующихъ прочувствованныхъ строкахъ: «Эхъ, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падетъ на сердце, когда услышишь про то, что давнолавно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣть! А какъ еще впутается какой-нибудь родичь, или д'ядь, или прадъдъ, ну, тогда и рукой махнешь». - Не останавливаясь на пересказъ объ одномъ изъ нъсколько отдаленныхъ предполагаемыхъ предковъ Гоголя, Остапъ Гоголь, зам' втимъ только, что лишь на самое короткое время этотъ исконный малороссійскій родъ въ числъ двухъ своихъ представителей вступилъ было въ ряды польскаго пляхетства, что отразилось между прочимъ на присоединеніи къ этой фамиліи другой, польской: по имени прадеда нашего писателя Яна, Гоголи стали называться Яновскими, а помъстье, имъ принадлежавшее въ миргородскомъ повътъ Полтавской губернін, — Яновщиной (какъ Васильевка получила названіе по имени отца Гоголя). Впослъдствіи Гоголь заботился объ устраненіи этой прибавки, говоря, что ее «поляки выдумали» \*). Уже сынъ Яна Гоголя былъ православный; онъ воспитывался въ кіевской академіи и даже поступиль въ священники; внукъ же его, дъдъ нашего писателя, по сохранившимся воспоминаніямь, является самымъ истымъ, кореннымъ ма-

<sup>\*;</sup> Наоборотъ въ школь Гоголь быль извъстенъ товарищамъ и профессорамъ почти исключительно подъ именемъ Яновскаго.

лороссомъ. Для насъ знакомство съ предками Гоголя им ветъ, главнымъ образомъ, то значение, что по вс вмъ свъдъніямъ всъ они рисуются людьми способными или, во всякомъ случав, весьма недюжинными. Большими дарованіями отличался также и отецъ Гоголя, Василій Аванасьевичь, человъкъ добрый и сердечный въ высшей степени, съ • живымъ, любознательнымъ умомъ, съ литературными способностями и особенно съ яркимъ дарованіемъ разсказчика. Безпечный малороссъ, любимый сосъдями и знакомыми помѣщикъ, Василій Аванасьевичъ совершенно удовлетворялся скромнымъ семейнымъ счастьемъ и нисколько не мечталъ о заманчивой литературной славѣ. Случайное обстоятельство, перевздъ на жительство въ имвние (Кибинцы) извъстнаго малороссійскаго магната Трощинскаго, родственника Василія Аванасьевича по женѣ, до извѣстной степени открыло достойное поприще для литературныхъ дарованій послѣдняго, какъ позднѣе оно отразилось и на образованіи художественныхъ вкусовъ его геніальнаго сына. Благодаря широкому гостепріимству, Трощинскій быль постоянно окружень многолюдствомъ; къ услугамъ каждаго прівзжаго гостя у него всегда были отд вльныя комнаты и цвлые флигеля. Въ его дом в быль в чный праздникъ: постоянная музыка, домашніе театры, пиры, всевозможный внѣшній блескъ; въ этихъ палатахъ находили пріютъ также и умственные интересы, да и самыя развлеченія носили отпечатокъ такта и вкуса, такъ что все это въ совокупности производило какое-то обаятельное, волшебное впечатл'вніе. Родители Гоголя были приняты здѣсь хорошо и, пріѣзжая въ эти «Авины временъ Гоголева отца», по выраженію г. Кулиша, чувствовали себя какъ бы перенесенными изъ привычной заурядной обстановки въ сказочные чертоги.

19 марта 1809 года у В. А. Гоголя родился старшій изъ оставшихся въ живыхъ ребенокъ, будущій знаменитый писатель. Съ первыхъ же дней онъ становится кумиромъ семьи, особенно матери, Марьи Ивановны, жен-

щины золотого сердна и доброжелательной ко всемъ въ высшей степени. Естественно, что мальчикъ росъ, окруженный изжизаними заботами домашнихъ, по удачному выраженію А. Н. Пышина, «въ полнъйшей обстановкъ малороссійскаго панскаго и крестьянскаго быта». Одаренный отъ природы необычайной наблюдательностью, онъ съ раннихъ лътъ узнаетъ жизнь малороссійской деревни, незамѣтно начинаетъ любить родные малороссійскіе обычаи, преданія, пъсни и даже пляски, а въ имъны Трощинскаго получаетъ понятіе еще о мнегомъ такомъ, что, конечно, иначе осталось бы для него неизвъстнымъ въ тъсной домашней обстановкъ; позднъе знакомится даже отчасти и съ искусствомъ, присутствуя въ качествъ восхищеннаго зрителя при разыгрываніи кръпостными Трошинскаго, на домашнемъ театръ послъдняго, пьесъ Котляревскаго и отца нашего писателя, Василія Афанасьевича. Десяти лътъ Гоголь былъ привезенъ для приготовленія въ полтавскую гимназію, но зат'ємъ его вскор вотдають во вновь открывшуюся гимназію высшихъ наукъ въ Нъжинъ, гдь онъ и быль ученикомъ въ промежутокъ отъ мая 1821 года до іюня 1828 года. Въ школъ бользненный мальчикъ, съ наклонностью къ мелкимъ шалостямъ и насм'вшливому задиранію товарищей, мало подвигавшійся въ наукахъ благодаря лени, не производитъ выгоднаго впечатл внія ни на сверстниковъ, которые надъ нимъ подтруниваютъ, ни на старшихъ, считающихъ его шутомъ, неряхой и лънтяемъ. Природная даровитость ребенка, обнаруживающаяся пока въ мъткихъ прозвишахъ и искусномъ копированіи вибшности и манеръ окружающихъ, еще не обращаетъ на себя ничьего серьезнаго вниманія; но придумываемыя имъ клички всегда подхватываются пругими и надъ его забавными продълками смъются, хотя никому не приходить на мысль, что ребенокъ объщаеть въ будущемъ что-нибудь мало-мальски незаурядное. Между тьмъ мало-по-малу начинаетъ въ немъ проявляться страсть къ рисованію, отчасти къ чтенію, но особенно къ театру.

Гоголь много хлоночеть объ устройствъ сценическихъ представленій въ стінахъ ніжинскаго лицея и самь, въ качествъ актера, мастерски исполняетъ роли старухъ, напр. Простаковой въ «Недорослъ»; усиъваетъ заразить своей страстью товарищей; затъваетъ изданіе школьнаго журнала, а ивсколько поздиве начинаетъ предаваться раннимъ мечтамъ о будущности, представляющейся ему пока въ самыхъ радужныхъ краскахъ. Между тѣмъ приходитъ извѣстіе о смерти его отца, застигающее его въ шестнадцатилѣтнемъ возрасть; оно производить сильнъйший переломъ въ его развитіи, превращая его изъ мальчика въ юношу. Гоголь все больше задумывается о своей будущей судьбѣ и о судьбъ своей семьи, которой вначалъ, сгоряча, ръшаетъ посвятить всю свою жизнь, надъясь замънить отца для маленькихъ сестеръ. Учебныя занятія его подвигаются мало, но въ немъ пробуждается уже нѣкоторый интересъ къ исторіи и усиливаются литературныя наклонности, хотя собственно классное преподаваніе литературы не привлекаетъ его, и онъ подсмѣивается надъ профессоромъ Никольскимъ, остановившимся на Державинъ \*) и презиравшимъ Пушкина. Наконецъ въ немъ пробуждается юношеская потребность дружбы: кром в своей давней, съ ранняго дътства, привязанности къ товарищу и сосъду по имѣнію, А. С. Данилевскому, Гоголь сближается особенно съ Высоцкимъ, студентомъ нѣжинскаго лицея \*\*), находившимся въ старшемъ классѣ, и съ братьями Прокоповичами, особенно съ старшимъ изъ нихъ, Николаемъ. Быстро проходять послѣдніе годы ученія; окончившій курсъ Высоцкій уфзжаетъ въ Петербургъ; юный Гоголь, вмъстъ съ нимъ горячо мечтавшій о съверной столиць, сильно стремится теперь на берега Невы, представляя въ своихъ мечтахъ райскую, исполненную высокихъ цѣлей,

<sup>\*)</sup> Даже Державинъ, по словамъ А. С. Данилевскаго, былъ для Никольскаго "новымъ человъкомъ".

<sup>\*\*)</sup> Воспитанники старшихъ классовъ этого заведенія носили названіе студентовъ.

жизнь въ Петербургћ, и уже начинаетъ съ нъкоторымъ раздраженіемъ относиться къ окружающимъ, давая просторъ природному юмору и безпощадной наблюдательности. Свои горячія юношескія мечты и стремленія Гоголь изливаетъ въ идилліи «Ганцъ Кюхельгартент». Наконецъ приближается время окончательнаго экзамена; Гоголь чувствуетъ необходимость усиленнымъ трудомъ наверстать пропущенное, и энергично принимается за занятія, осыпая въ письмахъ къ матери упреками то учебное заведеніе, которое довело его до конца курса безо всякихъ познаній. Наконецъ экзаменъ выдержанъ; Гоголь возвращается на короткое время на родину, а потомъ вмъстъ съ постояннымъ своимъ спутникомъ и ближайшимъ другомъ Данилевскимъ увзжаетъ въ Петербургъ. Здъсь дъйствительность сразу рядомъ тяжкихъ ударовъ умъряетъ горячій пылъ юношескихъ мечтаній: вмфсто квартиры съ окнами на Неву, какъ мечталъ Гоголь, приходится довольствоваться скромнымъ помъщениемъ въ верхнемъ этаж в густо населеннаго дома въ одной изъ весьма прозаическихъ улицъ; дороговизна ошеломляющая; рекомендательныя письма (между прочимъ отъ недавно скончавшагося Трощинскаго), которыми позаботилась спабдить его любящая мать, открываютъ ему, правда, доступъ въ дома нѣкоторыхъ имѣвшихъ значеніе лицъ, но затѣмъ остаются рѣшительно безъ всякаго существеннаго результата. Приходится испытать нужду и даже «отхватать» зиму въ лътней шинели, отказывать себть въ любимыхъ удовольствіяхь, не бывать въ горячо любимомъ театръ... Чувствуя себя глубоко неудовлетвореннымъ, Гоголь въ тревожномъ состояніи духа, съ какой-то лихорадочной поспышностью бросается отъ одной попытки найти себъ поприще къ другой, но сначала терпить однъ неудачи. Вспомнивъ о своихъ успъхахъ на сценъ гимназическаго театра, онъ пробуетъ даже поступить въ актеры, но его чтеніе выразительное, совершенно естественное и чуждое всякой ложной аффектаціи, произвело неблагопріятное

виечатльніе на тогдашнихъ театральныхъ аристарховъ; Гоголь зам'втиль это самъ, и посл'в испытанія не явился за ответомъ. Вскоре онъ задумалъ напечатать свою идиллію «Ганцъ Кюхельгартенъ» — критика приняла ее холодно, и оскорбленный авторъ посившилъ предать огню своего литературнаго первенца. Между тѣмъ, замѣтивъ въ петербуржцахъ нѣкоторый интересъ ко всему малороссійскому, нашъ предпріимчивый юноша намфревается поставить на сцену комедіи отца и начинаетъ собирать черезъ посредство матери, домашнихъ и знакомыхъ матеріалы для задуманных в имъ малороссійских повъстей, которыя и были дъйствительно написаны и получили вскор в широкую изв встность подъ именем вечеровъ на хутор в близъ Диканьки». Въ это время взглядъ Гоголя на свое положение выразился въ слѣдующихъ строкахъ одного письма его къ матери: «Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ-къ третьему и такъ далѣе. Самая малость иногда служитъ большою помощью». При такомъ настроеніи внезапно созрѣлъ въ его головѣ иланъ ѣхать за границу, уже давно смутно представлявшійся ему въ отдаленной перспективѣ, еще во время его мечтаній о будущемъ въ Нъжинъ, въ бестдахъ съ Высоцкимъ. Гоголя тянуло въ какую-то фантастическую страну счастья и разумнаго, производительнаго труда. Но дъйствительность и на этотъ разъ оказалась слишкомъ суровою въ сравненіи съ тѣмъ, что рисовала Гоголю пылкая юношеская мечта. Въ «Авторской Исповъди» онъ признавался впослѣдствіи, что «едва только очутился на морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей», какъ все обаяніе мечты о счастливой заграничной жизни разлет влось въ прахъ. Не успъвъ даже осмотр вться, едва взглянувъ на Любекъ, Травемюнде и Гамбургъ, Гоголь сившить уже вернуться въ Петербургъ \*). По возвращеніи онъ вскор в получаетъ м всто въ департамент в уд вловъ,

<sup>\*)</sup> По словамъ А. С. Данилевскаго, Гоголь вы вхалъ изъ Петербурга съ планомъ поселиться въ Америкъ.

такъ что блестящіе поэтическіе планы завершаются самымъ жалкимъ финаломъ. Но именно такого-то исхода и боялся онъ хуже огня, никакъ не допуская мысли, чтобы «природа отвела ему черную квартиру неизв'встности въ мірѣ». Между тѣмъ, какъ сказано, уже создавались «Вечера на хуторѣ»; кромѣ того, Гоголь сталъ помѣщать въ журналахъ свои первые литературные опыты и завязалъ первыя литературныя отношенія. Такимъ образомъ онъ пашелъ наконецъ осуществление своихъ стремлений-совершенно, однако, не тамъ, гдф ихъ искалъ. Его блестящее дарованіе оцѣнили Дельвигъ, Жуковскій, Плетневъ, особенно послъдній; онъ отнесся къ судьбъ Гоголя съ истинно отеческой заботливостью: доставиль ему масто учителя исторіи въ Патріотическомъ институть, гдь самъ быль инспекторомъ, рекомендовалъ его на уроки въ знатные дома, напр., Балабиныхъ и Васильчиковыхъ; онъ же познакомилъ и сблизилъ его съ Пушкинымъ. Послъ долгихъ неудачъ Гоголь вдругъ испыталъ какое-то фантастическое, волшебное счастье: онъ сразу почувствовалъ себя перенесеннымъ въ высшія сферы литературнаго міра и въ то же время завязалъ другія обширныя отношенія, въ числѣ которыхъ, между прочимъ, слѣдуетъ упомянуть о знакомствъ его съ блестящей фрейлиной А. О. Россетъ, впослъдствіи Смирновой. Съ послъдней его сблизила уже отчасти съ самаго начала горячая любовь обоихъ къ Украйнъ. Это обстоятельство имъло здъсь тъмъ болѣе значенія, что отношенія Гоголя къ родинѣ послѣ перенесенныхъ имъ треволненій существенно измінились: какъ прежде онъ страстне стремился вырваться изъ Малороссіи и поскорѣе попасть въ столицу, такъ теперь, продолжая сознавать значение Петербурга для будущности, но во многомъ уже разочарованный въ своихъ мечтаніяхъ, онъ всей душой стремится въ дорогую Украйну. Въ 1831 году онъ издалъ «Вечера» подъ присовътованнымъ ему Плетневымъ псевдонимомъ Рудаго Панька и провелъ льто въ Царскомъ Сель въ пріятномъ обществъ Пушкина

и Жуковскаго (теперь онъ вообще уже вращается въ кружк в Пушкина) и только уже-въ 1832 г. въ первый разъ воспользовался вакаціоннымъ отдыхомъ для по вздки на родину. Въ это время въ его головъ созръвала новая идея — создать комедію, содержаніе которой было бы взято изъ действительной, обыкновенной жизни. На эту мысль навела его, безъ сомнѣнія, замѣчательная природная наблюдательность, позволявшая ему улавливать въ окружающей жизни черты, обыкновенно ускользающія отъ поверхностнаго взгляда, но на самомъ дѣлѣ въ высшей степени характерныя. Среди тогдашнихъ репертуарныхъ пьесъ преобладали ходульныя драмы и трагедіи, отчасти даже въ ложно-классическомъ вкусть, а немногія непритязательныя и нъсколько приближавшіяся къ жизни комедіи, въ родѣ «Богатонова въ столицѣ» Загоскина, никакого серьезнаго значенія не имѣли, способствуя лишь нъкоторому разнообразію репертуара. Такимъ образомъ, нельзя не признать, что драматическіе замыслы Гоголя явились настоящимъ откровеніемъ для нашей сцены, и если есть еще хоть мальйшая возможность оспаривать справедливо установившееся убъжденіе, что именно Гоголь долженъ считаться отцомъ текущаго литературнаго періода, то это уже совершенно немыслимо въ отношении къ области драматическаго искусства,такъ какъ высоко - художественныя созданія даже Иушкина, какъ «Скупой Рыцарь», «Моцартъ и Сальери» и «Каменный Гость», никоимъ образомъ не могутъ объяснять собою развитіе послѣдующей драматической литературы. Взглядъ Гоголя на значеніе драмы, вполнѣ самостоятельно имъ выработанный, оказался настолько глубокимъ и оригинальнымъ, что, когда профадомъ на родину, онъ остановился нед ли на дв въ Москв , гд завязалъ п влый рядъ литературныхъ знакомствъ (мимоходомъ сказать, весьма обдуманно составленныхъ и неизмѣнно имъвшихъ отношение или къ его драматическимъ замысламъ, или къ предполагаемымъ будущимъ занятіямъ исто-

ріей, наукой, которую онъ уже преполавалъ тогда въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ), - то онъ могъ съ полнымъ правомъ въ душт относиться свысока къ такимъ признаннымъ авторитетамъ въ области всего, касающагося театра, накъ Загоскинъ. Даже С. Т. Аксаковъ, человъкъ большого вкуса и ума и знатокъ спены, былъ совершенно пораженъ нъсколькими неожиланно высказанными ему Гоголемъ замъчаніями о драмъ, глубокую справедливость которыхъ онъ тотчасъ же почувствовалъ, хотя прежде не подозръвалъ ничего подобнаго. Въ Москвъ Гоголь познакомился и сошелся также съ М. П. Погодинымъ и своими земляками Максимовичемъ и артистомъ Щепкинымъ... Возвращение на родину прибавило къ вынесенному Гоголемъ, за послъдніе два-три года его жизни, грустному жизненному опыту еще много неутъщительнаго: Гоголь возвратился домой уже не тъмъ счастливымъ, исполненнымъ свътлыхъ надеждъ юношей, какимъ вывхалъ изъ деревни три года назадъ съ Данилевскимъ. Въ этотъ промежутокъ времени онъ утратилъ самое дорогое въ жизни-радужное царство молодыхъ мечтаній, которыми украшается юность, представляющая міръ въ своемъ пылкомъ, свъжемъ воображении усыпаннымъ цвътами тріумфальнымъ путемъ. Теперь, когда розовая пелена спала, передъ нимъ въ ужасающей нагот в предстать возмутительный омуть житейской пошлости, и онъ глубоко почувствоваль суровый трагизмъ жизни, всегла скрытый подъ ея будничной монотонностью. Все, что въ заманчивомъ видъ рисовала мечта, что представлялось привлекательнымъ въ разлукть, оказалось еще болтье убогимъ и печальнымъ, нежели передъ отътздомъ въ столину, а въ близкомъ будущемъ его ожидалъ все тотъ же Петербургь, но уже лишенный прежняго обаятельнаго ореола. Все это отразилось на перемънъ господствуюшаго настроенія въ посл'єдующих в произведеніяхъ Гоголя: «Миргородъ» уже весьма замътно отличается въ этомъ отношеній отъ дышавшихъ свътлой поэзіей ран-

ней юности «Вечеровъ на хуторѣ». Тѣмъ не менѣе, по возвращеніи въ Петербургъ, Гоголь снова рисуетъ себъ картину будущей счастливой жизни, по уже въ Кіевъ, гд в ему улыбалась тогда мысль занять канедру исторіи въ только-что открывавшемся университетъ. Исполненный сознанія жившихъ въ немъ богатыхъ внутреннихъ силъ и проникшись распространенной тогда въ пушкинскомъ кружкъ идеей о неизмъримомъ превосходствъ генія передъ толпой, онъ мало задумывался о серьезной научной отвътственности профессуры: ему казалось что однимъ только даромъ живого, картиннаго представленія минувшихъ событій, онъ вполнѣ затмитъ «толиу вялыхъ профессоровъ», такъ что, даже выхлопотавъ уже. себъ, благодаря содъйствію Жуковскаго и Пушкина, каөедру средней исторіи въ петербургскомъ университетѣ, онъ не спѣшитъ сосредоточиться на составленіи предстоящихъ чтеній, но вм'єсто того предается всей душой тюбимой работъ творчества, и именно въ это время создаетъ «Ревизора». Мало того, Гоголь съ полнѣйшей увъренностью въ своихъ силахъ мечтаетъ написать многотомную исторію Малороссіи и среднихъ въковъ. Результатъ получается такой, какого и слѣдовало ожидать: художественныя созданія являются изъ-подъ пера Гоголя вполнѣ достойными его таланта и славы, но ученые замыслы идутъ ко дну и университетскія лекціи оказываются (за исключеніемъ только двухъ-трехъ дѣйствительно блестящихъ) вялыми и легковъсными. Слушатели теряютъ уваженіе и довѣріе къ профессору, и если заглядывають въ его аудиторію, то единственно для того, «чтобы позабавиться его маленько-сказочнымъ языкомъ». Какъ профессоръ, вынужденный наконецъ даже манкировать лекціями за недостаткомъ ученаго багажа, Гоголь скоро терпитъ полнъйшее фіаско, а такъ какъ въ это самое время были офиціально повышены требованія отъ представителей университетской науки, то ему ничего больше не осталось, кромѣ отставки, а незадолго передъ тѣмъ

онъ также потерялъ уроки и въ Патріотическомъ институтъ. Послъ отихъ неудачъ Гоголь окончательно, всей лушой, ушелъ въ постановку на сцену «Ревизора». Наконецъ 19 апръля 1836 г. на Александринскомъ театръ въ первый разъ дана была замъчательная пьеса, составляющая до сихъ поръ одно изъ лучшихъ украшеній русской сцены. На сцену Гоголь смотр влъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы, котораго полное торжество заключается въ радушномъ пріемѣ и рукоплесканіяхъ публики, но съ затаеннымъ страхомъ и глубокой скорбью за судьбу своего созданія, въ которое онъ положилъ всю душу, свои лучшія, благороднѣйшія стремленія. Стрѣлы комедін превосходно попали въ цъль; въ публикъ было возбуждено сильнъйшее негодованіе противъ пьесы. У присутствовавшаго при первомъ представленіи «Ревизора» императора Николая Павловича вырвались знаменательныя слова: «Ну, пьеска! всъмъ досталось, а больше всъхъ мнъ». Горячо сочувствуя изобличенію бичуемыхъ въ комедін язвъ общества, императоръ своимъ личнымъ покровительствомъ открываетъ пьесъ доступъ на сцену. Авторъ долженъ бы радоваться такому явному успъху, но онъ ошеломленъ и подавленъ и съ грустью восклицаетъ: «Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ!» Гоголь горько жалуется своимъ друзьямъ на то, что пьесу ругаютъ и жадно посъщаютъ каждое представленіе. Въ Петербург в и въ Москвъ является множество всякихъ затрудненій при постановкъ пьесъ со стороны довольно обычныхъ въ театральномъ міръ интригъ и со стороны придирокъ и грубаго произвола театральнаго начальства. Все это понемногу переполнило чашу. Наконецъ, измученный и потрясенный всъмъ пережитымъ за послъдніе годы, Гоголь уфзжаетъ со своимъ неразлучнымъ спутникомъ и другомъ Данилевскимъ за границу, чтобы отдохнуть и развлечься.

Несмотря на невзгоды, онъ продолжаетъ бодро смотръть на предстоящую жизненную дорогу, и вотъ они,

вдвоемъ съ Данилевскимъ, оба свободные, молодые и жадно стремящіеся окунуться въ заманчивый и еще незнакомый западно-европейскій міръ, весело, какъ бы сбросивъ съ себя грузъ обыденныхъ и наскучившихъ впечатлѣній, спѣшатъ навстрѣчу привѣтливой будущности. Надъ ними еще летали тогда золотые сны молодости и занималась заря лучшей, поэтической жизни, полной радостей и свѣтлаго счастья.

Съ потвядкой за границу для Гоголя открылась новая эпоха жизни: оторванный отъ всъхъ интересовъ петербургскаго литературнаго, служебнаго и театральнаго міра, онъ съ увлеченіемъ отдается подхватившей его новой волнь, спъшить завязать новыя отношенія, и разстояніе между его прошлымъ и настоящимъ съ каждымъ днемъ становится больше и значительные. Проходять два, три мысяца — и онъ чувствуетъ себя уже очень далекимъ отъ былыхъ заботъ и огорченій. За границей въ немъ сильно заговорила любовь къ оставленной родинъ, каждое напоминаніе о которой стало для него теперь беззав тно дорогимъ, но горечь всего пережитаго въ лучшую пору жизни не скоро можетъ въ немъ успокоиться, и въ самыхъ задушевныхъ его признаніяхъ, рядомъ съ вдохновенными, восторженными гимнами родинъ, прорываются порой жестокіе, по своей рѣзкости, вопли недовольства ею; то и другое въ высшей степени естественно въ немъ, челов ткт съ необычайной силой воспріимчивости. Гоголь съ упоеніемъ новичка спѣшитъ наслаждаться неизвѣданными впечатл вніями, пере взжаеть изь одной страны Европы въ другую и наконецъ поселяется надолго въ Италіи, которую онъ называль потомъ «второй родиной». Чудеса итальянской природы и искусства, высокая оригинальность Рима, складъ жизни, столь не похожій на все прежде вид виное и уже наскучившее—все это сильно дъйствуетъ на воспріимчивую душу художника: и Гоголь съ жадностью пьеть чашу наслажденій, частью съ своимъ «ближайшимъ» Данилевскимъ, частью съ другимъ энту-

зіастомъ, благороднымъ и чистымъ душой идеалистомъ, извъстнымъ художникомъ А. А. Ивановымъ. Среди счастливой поэтической обстановки они вмѣстѣ ушиваются до самозабвенія художественными наслажденіями творчества и оба съ невыразимой отрадой сознаютъ себя вольными людьми въ своемъ гордомь отдаленіи отъ всякихъ -онто схыныльно ушу душу офиціальных отношеній, а равно и отъ встать суетныхъ приманокъ и обольщеній свъта. Здъсь, въ Италіи, все радушно ласкало нашихъ отшельниковъ, начиная отъ тихаго упоенія искусствомъ и отъ прелести звучнъйщаго въ міръ языка и кончая величайшимъ очарованіемь, которое способны проливать въ душу только роскошныя краски юга и ничъмъ не замънимая поэзія южнаго неба и солнца. Въ этомъ любимомъ городъ была имъ дорога каждая вдоль и поперекъ исхоженная улица, каждый ничтожный закоулокъ полутемной и не всегда чистой остеріи. Отрадны были для Гоголя на чужбинъ также истинно родственныя встръчи съ Смирновыми, Репниными и Балабиными, позднъе-съ Віельгорскими и со многими другими. Однимъ словомъ, это была самая счастливая и свътлая пора жизни Гоголя, но, какъ обыкновенно бываетъ, весьма непродолжительная и потребовавшая послъ себя тяжкаго искупленія. Жизнь не слишкомъ щедра на подобныя роскошныя милости, и Гоголю, въ этотъ періодъ времени создававшему уже первый томъ «Мертвыхъ Душъ», произведенія, трудъ надъ которымъ сділался теперь главнымъ призваніемъ его жизни, недолго удалось утонать въ моръ высокихъ эстетическихъ наслажденій. Счастье его омрачалось во-первыхъ тяжелой и вмъстъ сь тымь обычной прозой мучительных заботь о существованій, а затізмъ на горизонтіз все чаще начинають показываться грозныя тучи: то приходится ему совершить утомительную и дорого стоящую поъздку на родину, чтобы взять сестеръ изъ института и сопровождать молодыхъ, неопытныхъ дъвушекъ по крайней мъръ

до Москвы, а затѣмъ хлопотать о полученіи возможности совершать обратную поѣздку, для чего понадобилось сдѣлать обременительный заемъ; то самочувствіе его отравляется ужасными страданіями отъ геморроя и болей желудка, а вскорѣ, въ 1840 г., онь переноситъ одну за другой двѣ тяжкія болѣзни въ Вѣнѣ и Римѣ, и даже считаетъ себя одно время находящимся на краю гроба. Каждое выздоровленіе отъ тяжкой болѣзни принимается съ дѣтства религіозно настроеннымъ Гоголемъ за чудесное избавленіе отъ смерти, ниспосланное ему Провидѣніемъ для того, чтобы онъ могъ будущими своими созданіями послужить на пользу человѣчества въ болѣе возвышенномъ смыслѣ или чтобы, какъ онъ выразился впослѣдствіи, «сколько - нибудь пропѣть гимнъ красотѣ небесной».

Все это было на границъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Въ эти годы впечатлительная натура нашего художника съ трудомъ переносила тяжелыя жизненныя испытанія, безпощадно падавшія на его голову: сильнымъ ударомь была для него безнадежная бол взнь и потомъ ранняя смерть симпатичнаго юноши Іосифа Віельгорскаго, къ которому онъ привязался душой во время послѣднихъ мѣсяцевъ его угасанія въ Римѣ, тяжелая болѣзнь его друга, поэта Языкова, душевныя тревоги Смирновой и пр. Гоголь былъ очень отзывчивъ въ этомъ отношеніи, хотя кругъ людей, къ которымъ онъ былъ искренно расположенъ, былъ всегда крайне ограниченъ. Потрясающее дъйствіе имъли на него также и мелкія житейскія дрязги: во время своихъ прі вздовъ изъ-за границы въ Москву въ 1839 и 1841 годахъ онъ сильно разошелся съ близкимъ когда-то пріятелемъ своимъ Погодинымъ и, удаленный отъ злобы дня и текущихъ интересовъ тогдашняго литературнаго міра, стѣсненный личными отношеніями и денежными обязательствами, невольно попадаль въ непріятное и неловкое положеніе среди перекрестнаго огня интригъ и взаимныхъ пререканій его друзей, которые вст притомъ болте или менте считали себя въ правъ по своимъ отношеніямъ надъяться на поддержку участіемъ Гоголя ихъ журналовъ. Погодинъ считаль себя въ правъ требовать отъ него сотрудничества въ виду сдъланныхъ имъ долговъ; Плетневу и другимъ петербургскимъ друзьямъ и знакомымъ Гоголя изълитературнаго міра не нравилось сближеніе его съ москвичами, а Аксаковы, при сильной и, по мн внію Гоголя, полишней и неумъренной любви къ нему, непріятно поражались его тягот вніємъ къ Италіи. Хлопоты по изданію «Мертвыхъ Душъ» въ 1842 г. снова напомнили Гоголю тѣ жаркія нравственныя пытки, которыя онъ перестрадалъ въ годину появленія въ свъть «Ревизора»: опять тѣ же офиціальныя мытарства, особенно цензурныя, доходившія до того, что высказывались такія соображенія, будто бы уже самое заглавіе не должно быть пропущено въ печати, ибо душа безсмертна \*); опять необходимость утруждать просьбами и ходатайствами высокопоставленныхъ лицъ, опять непріятности отъ интригъ, хотя и другого рода и со стороны совсъмъ другихъ людей (прежде это были закулисныя театральныя интриги; теперь — Гоголь долженъ былъ бдительно скрывать отъ Аксаковыхъ свои сношенія съ Бълинскимъ, а передъ Погодинымъ ему неловко было за помощь, изъ занятыхъ у него денегъ, художнику Иванову и т. п.); наконецъ снова то же злобное шипъніе по поводу выхода «Мертвых» Душъ» въ изданіяхъ, подобныхъ «Съверной Пчелъ» и «Библіотекъ для Чтенія». Въ то же время, у Гоголя непокойна была душа вследствіе сознанія страшнаго разстройства діль его домашнихъ, которымъ онъ даже и подумать не смъть помочь чьмъ-нибудь, потому что собственное его матеріальное положение было черезчуръ не блестяще. Еще съ того времени, какъ одна за другой рухнули всѣ его надежды

<sup>\*)</sup> Особенно много тревогь доставила Гоголю повъсть о капиганъ Коплакинъ.

въ послъдніе мъсяцы его жизни въ Петербургъ, онъ въ этомъ отношеніи окончательно потерялъ подъ собой почву и, оставивъ свои прежнія занятія, никогда уже серьезно не думаль, кромъ, конечно, литературныхъ трудовъ, возвращаться къ какой-либо опредъленной дъятельности, предоставляя бурнымъ житейскимъ волнамъ по произволу носить во всъхъ направленіяхъ его утлую падью. Неоднократно обращаясь къ правительственной помощи съ просьбой о пособіи, онъ всегда указывалъ съ одной стороны на свое горячее желаніе принести своими сочиненіями посильную пользу родинь, съ другой-на то, что онъ не состоитъ на службѣ и не имѣетъ пикакихъ опредъленныхъ и постоянныхъ средствъ къ. жизни. Въ то же время у него постепенно начинаетъ складываться убъжденіе, что онъ долженъ совершенно посвятить себя «святому своему труду» надъ «Мертвыми душами», въ слѣдующихъ томахъ которыхъ онъ призванъ изобразить всего русскаго челов вка, и теперь уже преимушественно лучшія и свѣтлыя стороны его природы. Гоголь все больше связываетъ мысль о продолженіи своего труда съ вопросомъ о душевномъ спасеніи; для достойнаго выполненія поставленной себѣ задачи онъ находить необходимымъ перевоспитать себя духовно. Онъ проситъ у Бога послать ему силы для совершенія предстоящаго вепикаго подвига. А между тъмъ все больше уходитъ въ себя и, такъ сказать, больше замыкается нравственно. Теперь онъ уже мало придаетъ значенія своимъ прежнимъ трудамъ, находя ихъ ничтожными, и всѣми силами души устремляется къ горячо лел вемой мечт в сказать соотечественникамъ необходимое для нихъ и еще ими не слышанное слово. Ему представляется грандіозная перспектива и невольно начинаютъ у него вырываться сравненія первой части «Мертвыхъ Душъ» лишь съ ничтожнымъ крыльцомъ къ великол впному строящемуся дворцу, также смутившія многихъ его вдохновенныя, показавшіяся современникамъ нескромными, прочувствованныя строки о Руси

(въ извъстномъ лирическомъ отступленіи) и о томъ, что вст взоры ея сыновъ устремлены теперь на него, и что, наконецъ, настанетъ время, «когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и въ блистанье главы, и почують, въ смущенномъ трепетъ, величавый громъ другихъ ръчей». Гоголю представляется высокая роль Мессіанизма, если не для всего человъчества, принести пользу которому мечталъ онъ въ ранней юности, то для горячо любимой родины; онъ забываетъ прежнюю горечь и прежнія наболтышія раны и, благодарный Провидынію за указанный ему высокій удаль, благословляеть вса испытанія, самую нищету, которую, по его словамъ, онъ полюбилъ, какъ любовникъ свою любовницу; съ непоколебимой рѣшимостью ограничиваетъ все свое имущество «чемоданчикомъ» съ рукописями своихъ произведеній и немногими книгами религіознаго содержанія; наконецъ, ищеть отрады въ самыхъ физическихъ недугахъ, все болѣе подтачивающихъ его отъ природы слабый организмъ. Въ связи съ главной идеей, завладъвшей теперь Гоголемъ и наполнившей все его существованіе, въ его душт зртеть и совершается цтлый нравственный переворотъ; хотя здъсь не было какого-либо коренного перелома, но нѣкоторыя стороны духовной организаціп Гоголя, уравновъшиваемыя прежде и молодой жаждой жизни, и потребностями многосторонней артистической натуры, теперь все болѣе получаютъ особенную, почти исключительную силу. Весь этотъ процессъ, совершавшійся въ Гоголѣ въ концѣ тридцатыхъ и особенно въ теченіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, самъ по себѣ съ достаточной опредъленностью отразился въ его письмахъ и произведеніяхъ послідняго періода, и если онъ возбуждаетъ иногда довольно страстныя и бурныя пререканія, то это происходить, прежде всего, оть того, какими глазами смотръть на него: видъть ли въ немъ, главнымъ образомъ, быстрый правственный ростъ вну-

тренняго человъка въ Гоголъ, успъвшемъ возвыситься до самаго чистаго, святого идеализма, или оцфнивать совершившійся въ Гоголъ душевный кризись съ точки зрѣнія пагубнаго вліянія на его творческія силы. Послѣднее, конечно, должно быть объяснено въ такомъ случать какъ естественное и неминуемое слъдствіе разлада между свободной творческой способностью и жестокимъ насилованіемъ ея, хотя бы ради несомнънно высокихъ и идеальныхъ нравственныхъ побужденій, для доставленія торжества занимавшимъ автора излюбленнымъ идеямъ. Въ сущности споръ направляется часто не въ ту сторону, и всегда имъются при этомъ въ виду не столько даже взгляды Гоголя, сколько задушевные взгляды и убъжденія противниковъ о вопросахъ, къ которымъ и донынъ имъетъ нъкоторое отношение «Переписка съ друзьями» и вообще міросозерцаніе нашего писателя за послѣдніе годы его жизни. Но несомнѣнно одно, что послѣднее десятилътіе жизни нашего писателя представляетъ печальную картину медленнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелаго и упорнаго процесса физическаго разрушенія \*) на ряду съ явнымъ упадкомъ таланта и болъзненнымъ напряженіемъ религіознаго экстаза. Никто изъ короткихъ знакомыхъ Гоголя не признавалъ въ немъ безусловно исихическаго разстройства, молва о которомъ такъ упорно держалась какъ при жизни, такъ и по смерти Гоголя; чо съ другой стороны не было также никого, кто утверждаль бы, что въ послъдніе годы не замъчалось въ Гоголь чрезвычайно ръзкой перемъны, и это впечатлъніе современниковъ, начиная съ его родной семьи и ближайшаго его друга Данилевскаго, безъ сомнѣнія, не можетъ быть не принимаемо въ разсчетъ при сужденіи о послѣднихъ годахъ Гоголя.

Зародыши мистическаго настроенія, зам'ьчавшіеся въ Гогол'ь еще въ 1835 г. Максимовичемъ, а поздн'ье, но

<sup>\*)</sup> Въ которомъ, безъ всякаго сомнѣнія, не были виновны исключительно его религіозные взгляды.

прежде многихъ другихъ близкихъ къ Гоголю люден, С. Т. Аксаковымъ-подъ вдіяніемъ перенесенныхъ нашимъ писателемь жизненныхъ испытаній, а особенно, какъ ему назалось, предсмертнаго страха во время тяжкихъ бользией, чрезвычайно быстро развивались и созравали, находи для себя благопріятную почву и въ той обстановкъ, которою быль окружень Гоголь во время своей жизни за границей. Общество Жуковскаго, Смирновой, Вісльгорскихъ, А. П. Толстого и больного поэта Языкова какъ нарочно полобралось такое, чтобы Гоголь, оторванный отъ родины и замкнутый для вліянія теченій западноевропейской умственной жизни, могъ все глубже и безпрепятственнъе погружаться въ бездну мистицизма. Вообще Гоголь последнихъ летъ жизни, занятый душевными открытіями, предслышаніями, духовными «зеркалами» и т. д., жестоко страждущій отъ осаждавшихъ его бользней, постепенно, но сильно перемфиялся нравственно: его скрытность и несообщительность росли, задушевное отношеніе къ друзьямъ молодости смѣнялось какой-то натяпутостью, а литературная производительность много утратила какъ въ качественномъ, такъ и количественномъ отношеніяхъ \*). Долго еще жиль Гоголь за границей и частью въ любимой Италіи, но теперь онъ быль уже далеко не прежий энтузіасть, восхищавшійся чудной итальянской природой, да и мысль его, сосредоточивающаяся все исключительнъе на религіи, влечеть его въ Палестину и побуждаеть на время оставить даже создание «Мертвыхъ душъ» для «Выбранныхъ мъстъ изъ переписки сь друзьями». Въ 1847 г. «Переписка» является въ свъть, возбуждаетъ неблагопріятные для Гоголя толки и, жестоко ур взанная и искаженная цензурой, не удовлетворяетъ прежде всего самого автора въ томъ видъ, въ какомъ

<sup>\*)</sup> Современные панегиристы "Переписки съ друзьями" обыкновенно уклопяются отъ изученія вопроса о вліяній позднѣйшихъ больныхъ идей Гоголя на его творчество, ограничиваясь заявленіемъ своихъ ни для кого не обязательныхъ личныхъ симпатій взглядамъ его въ послѣдніе годы, тогда какъ для исторіи литературы именно всего важнѣе творчество Гоголя.

была представлена публикѣ. Опъ измученъ и удрученъ до послъдней степени.

Знаменитое письмо Бълинскаго и полученные изъ разныхъ мъсть отзывы корреспондентовъ, не говоря уже о цъломь рядв печатныхъ критическихъ статей, окончательно разстранвають и потрясають Гоголя. Онъ чувствуеть потребность высказаться и пишеть «Авторскую Исповъдь», послъ чего въ началъ 1848 г. исполняеть свою завътную мечту о поъздкъ въ Герусалимъ. По возвращении въ Россію онь проводить послѣдніе годы на годинѣ, туго подвигаясь въ своемъ трудъ надъ вторымъ томомъ «Мертвыхъ лушъ»; въ значительной степени утрачиваетъ жизненную бодрость и наконецъ медленно угасаетъ въ тяжкой борьбъ . между поставленной себф необъятной задачей и все боrbe слабъющими физическими и душевными силами. Въ этоть періодъ времени онъ поддается особенно вліянію ржевскаго священника, отца Матвѣя Константиновскаго, строгая, аскетическая проповѣдь котораго производитъ на больную душу нашего писателя такое удручающее дъйствіе, что при всемъ безграничномъ благогов вніи къ уважаемому пастырю церкви онъ однажды перебиль его бестьду возгласомъ: «довольно! мить слишкомъ страшно!» Сладуетъ вообще заматить, что въ религіозномъ настроеніи Гоголя замѣчается сильная примѣсь именно страха передь загробнымъ міромъ. Предсмертное сожженіе Гоголемъ «Мертвыхъ душъ» и его настойчивое желаніе умереть, обусловившее собою упорное сопротивление врачамъ, объясняется именно съ одной стороны неувъренностью въ благод тельномъ значеніи своихъ произведеній—въ Гоголь въ этомъ отношеніи до самаго конца боролась пламенная надежда съ глухимъ отчаяніемъ-и съ другой стороны невыносимостью самаго ужаса передъ смертью \*),

<sup>\*)</sup> Психически вполить объяснимо сильное напряжение чувства ужаса передъ ожидаемой и неизбъжной опасностью, вызывающее именно желаніе поскоръє подвергнуться ей, особенно же, какъ въ данномъ случать, соединенное съ стремлениемъ наилучшимъ образомъ приготовить себя къ неотвратимому удару. Въ постадніе дни Гоголь всей душой ушелъ въ мысль о переселеніи въ загробную жизнь.

соединеннаго съ твердымъ рѣшеніемъ, насколько возможно, подготовить себя къ страшной минутѣ разсчета съ земной жизнью, а не быть неожиданно застигнутымь ею врасплохъ на вѣчную погибель души \*).

Скончался Гоголь въ Москвѣ 21 февраля 1852 года. На похоронахъ его присутствовали важные сановники города; отпѣваніе совершалось въ университетской церкви; толпы народа стеклись отдать послѣдній долгь великому писателю. Враждебные крики Булгариныхъ и Сенковскихъ смолкаютъ, и великое значеніе Гоголя вълитературѣ все болѣе уясняется и признается. Въ наши дни никто уже не сомнѣвается въ величайшемъ значеній его глубокихъ поэтическихъ созданій, а въ весьма непродолжительномъ времени ожидается въ Москвѣ открытіе памятника отцу натуральной школы въ нашей литературѣ и родоначальнику господствующаго въ ней реальнаго направленія.

В. Шенрокъ.

<sup>\*)</sup> Въ настоящее время можно уже, кажется, открыто упомянуть о грубодоброжелательныхъ насиліяхъ надъ Гоголемъ передъ его смертью врачей, собравшихся за день до нея на консиліумъ. Эти насилія вызвали разногласіє въ
ихъ средѣ, при чемъ болѣе деликатные по природѣ и лучше понимавшіе дѣло,
какъ докторъ Тарасенковъ, содрогались отъ жестокаго обращенія съ паціентомъ, какъ будто съ ненормальнымъ субъектомъ, котораго надо заставить принимать медицинское пособіе во что бы ни стало. Грустно и страшно думать, что
врачи, желая пользы паціенту, по совершенному нежеланію и неумѣнью вникнуть въ его внутреннее настроеніе, наивно истязали его и только напрасно, но
жестоко отравляли его послѣдніе дни и часы, предназначавшіеся больнымъ дам
приготовленія къ ожидавшей его великой минутѣ. Не въ связи ли съ преобладающимъ настроеніемъ Гоголя послѣднихъ дней находятся и предсмертныя слова
сто: "тѣстинцу! тѣстинцу!"

#### СОЧИНЕНІЯ

## Н. В. ГОГОЛЯ.

томъ і.



I.

# ЮНОШЕСКІЕ ОПЫТЫ.



### НЕПОГОДА.

(Теперь), какъ осень, вянеть младость: Угрюмь; не веселится мнѣ, 
И я тоскую въ тишинѣ Одинъ, и радость мнѣ не радость». 
Смѣясь мнѣ говорятъ друзья: 
«Зачѣмъ расплакался? Погода 
И разгулялась, и ясна, 
И не темна, какъ ты, природа». 
А я въ отвѣтъ: «Мнѣ все равно, 
Какъ день всѣ измѣненъя года: 
Свѣтло-ль, темно ли—все одно, 
Когда въ семъ сердцѣ неногода».





### ГАНЦЪ

# КЮХЕЛЬГАРТЕНЪ

RILLNIN

 $\Rightarrow$ 

ВЪ КАРТИНАХЪ.

СОЧИНЕНІЕ

в. Алова.

(Писано въ 1827 г.).

Предлагаемое сочиненіе никогда бы не увид'єло св'єта, если бы обстоятельства, важныя для одного только автора, не побудили его къ тому. Это произведеніе его восемиадиатил'єтней юности. Не принимаясь судить ни о достоинств'є, ни о недостаткахъ его, и предоставляя это просв'єщенной публик'є, скажемъ только то, что многія изъ картинъ сей идилліи, къ сожал'єнію, не уц'єлічні; он'є, в'єроятно, связывали бол'є нын'є разрозненные отрывки и дорисовывали изображеніе главнаго характера. Но крайней м'єр'є мы гордимся т'ємъ, что по возможности спосп'єшествовали св'єту ознакомиться съ созданьемъ юнаго таланта.

#### Картина І.

Свётаеть. Воть проглянула деревня, Дома, сады. Все видно, все свётло. Вся въ золоте сіясть колокольня, И блещеть лучь на старенькомъ заборё. Плёнительно оборотилось все Внизъ головой въ серебряной водё: Заборъ, и домъ, и садикъ въ ней такіе-жъ; Все движется въ серебряной водё: Синёетъ сводъ, и волны облакъ ходятъ, И лёсъ живой вотъ только не шумитъ.

На берегу, далеко вшедшемъ въ море; Подъ тѣнью линъ, стоитъ уютный домикъ Настора. Въ немъ давно старикъ живетъ. Ветшаетъ онъ, и старенькая кровля -Посунулась; труба вся почернѣла; И лёпится давно цвётистый мохъ Ужъ по ствнамъ; и окна искосились; По какъ-то мило въ немъ, и ни за что Старикъ его-бъ не отдалъ. Вотъ та липа, Гдв отдыхать онъ любить, тожь дряхлеть; Зато вкругъ ней зеленые прилавки Изъ дерну свѣжаго. Въ дуплистыхъ норахъ Ел гивздятся птички, старый домъ И садъ веселой пѣснью оглашая. Насторъ всю ночь не спалъ, да предъ разсвътомъ Ужъ вышелъ спать на чистый воздухъ; II дремлеть онъ подъ липой въ старыхъ креслахъ, И вѣтерокъ ему свѣжить лицо,И бѣлые взвѣваетъ волоса.

Но кто прекрасная подходить,
Какъ утро свѣжее, горитъ
И на него глаза наводитъ,
Очаровательно стоитъ?
Взгляните же, какъ мило будитъ
Ея лилейная рука,
Его касаяся слегка,
И возвратиться въ міръ нашъ нудитъ.
И вотъ въ-полглаза онъ глядитъ,
И вотъ съ-просонья говоритъ:

«О дивный, дивный посътитель! Ты навъстиль мою обитель! Зачёмъ же тайная тоска Всю душу мив насквозь проходить, И на съдого старика Твой образъ дивный сдалека Волненье странное наводить? Ты посмотри: уже я хиль, Давно къ живущему остылъ, Себя погребъ въ себѣ давно я, Со дня я на день жду покоя, О немъ и мыслить ужъ привыкъ, О немъ и мелетъ мой языкъ. Чего-жъ ты, гостья молодая, Къ себъ такъ пламенно влечешь? Или, жилица неба-рая, Ты мнѣ надежду подаешь, На небеса меня зовешь? О, я готовъ, да не достоинъ. Велики тяжкіе грѣхи: И я быль злой на свыть воннь. Меня робыли пастухи,

Мив лютыя двла не новость; Но дьявола отрекся я, И остальная жизнь моя— Заплата малая моя За прежней жизни злую поввсть»...

Тоски, смятенія полна, «Сказать»—подумала она— «Онъ, Богъ знаетъ, куда зайдетъ... Сказать ему, что онъ вёдь бредить».

Но онъ въ забвенье погруженъ; Его объемлетъ снова сонъ. Склонясь надъ нимъ, она чуть дышетъ. Какъ почиваетъ! какъ онъ спитъ! Вздохъ чуть замѣтный грудь колышетъ; Незримымъ воздухомъ обвитъ, Его архангелъ сторожитъ; Улыбка райская сіяетъ, Чело святое осѣняетъ.

Вотъ онъ открылъ свои глаза: «Луиза, ты-ль? мнѣ снилось... странно... Ты ноднялась, шалунья, рано; Еще не высохла роса. Сегодня, кажется, туманно».

«Нѣтъ, дѣдушка, свѣтло, сводъ чистъ; Сквозь рощу солнце свѣтитъ ярко; Не колыхнется свѣжій листъ, И по-утру уже все жарко. Узнаете-ль, зачѣмъ я къ вамъ?—У насъ сегодня будетъ праздникъ, У насъ ужъ старый Лодельгамъ, Скрипачъ, съ нимъ Фрицъ проказникъ; Мы будемъ ѣздитъ по водамъ... Когда бы Ганцъ...» Добросердечный

Насторъ съ улыбкой хитрой ждетъ. О чемъ разсказъ свой поведетъ Младенецъ ръзвый и безпечный.

«Вы. дълушка, вы можете номочь Одни неслыханному горю: Мой Ганць страхъ боленъ; день и ночь Все ходить къ сумрачному морю; Все не по немъ, всему не радъ, Самъ говоритъ съ собой, къ намъ скученъ: Спросить — отвътитъ невпопадъ, И весь ужасно какъ измученъ. Ему зазнаться ужь съ тоской-Да этакъ онъ себя погубитъ. При мысли я дрожу одной: Быть-можетъ, недоволенъ мной; Быть-можеть, онь меня не любить.— Мий это-въ сердце ножъ стальной. Я васъ просить, мой ангелъ, смъю...» II кинулась къ нему на шею, Стѣсненной грудью чуть дыша, II вся зардѣлась, вся смѣшалась Моя красавица-душа; Слеза на глазкахъ показалась... Ахъ, какъ Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, другь мой милый! Вѣдь стыдно плакать», наконець, Духовный молвиль ей отець. «Богъ намъ дарить терпѣнье, силы: Съ твоей усердною мольбой, Тебѣ ни въ чемъ онъ не откажеть. Повѣрь, Ганцъ дышить лишь тобой; Повѣрь, онъ то тебѣ докажеть. Зачѣмъ же мыслію пустой Душевный растравлять покой?»

Такъ утъщаетъ онъ свою Луизу, Ее къ груди дряхлѣющей прижавъ. Воть старая Гертруда ставить кофій, Горячій и весь св'ятлый, какъ янтарь. Старикъ любилъ на воздухѣ инть кофій, Держа во рту черешневый чубукь; Дымъ уходилъ и кольцами ложился. И. призадумавшись, Луиза хлъбсмъ Кормила съ рукъ своихъ кота, который Мурлыча крался, слыша сладкій запахъ. Старикъ привсталъ съ цвѣченыхъ старыхъ креселъ, Принесъ мольбу и руку внучкѣ подалъ. И воть надыль нарядный свой халать, Весь изъ парчи серебряной, блестящей, II праздничный неношеный колпакъ — Его въ подарокъ нашему пастору Изъ города привезъ недавно Ганцъ-И, опираясь на плечо Луизы Лилейное, старикъ нашъ вышелъ въ поле. Какой же день! Веселые вились II пѣли жавронки; ходили волны Отъ вѣтру золотого въ полѣ хлѣба; Стустились вотъ надъ ними дерева; На нихъ илоды предъ солнцемъ наливались Прозрачные; вдали темнѣли воды Зеленыя; сквозь радужный туманъ Неслись моря душистыхъ ароматовъ; Пчела-работница срывала медъ Съ живыхъ цвѣтовъ; рѣзвунья-стрекоза, Треща, вилась; разгульная вдали Неслася п'вснь, то п'вснь гребцовъ удалыхъ. Редесть лесь, видна уже долина, По ней мычать игривыя стада; А издали видна уже и кровля Луизина; краснёютъ череницы, И ярко лучъ по краямъ ихъ скользитъ.

#### Картина II.

Волнуемъ думой непонятной. Нашъ Ганцъ разсъянно глядъль На міръ великій, необъятной, На свой незнаемый удълъ. Доселв тихій, безмятежной, Онъ жизнью радостно игралъ; Душой невинною и нѣжной Въ ней горькихъ бъдъ не програвалъ: Земного міра уроженець, Земныхъ губительныхъ страстей Онъ не носилъ въ груди своей, Безпечный, вътреный младенецъ; И было весело ему. Онъ разръзвлялся мило, живо Въ толпѣ дѣтей; не вѣрилъ злу: Предъ нимъ цвълъ міръ какъ бы на диво. Его подруга съ дътскихъ дней Дитя-Луиза, ангелъ свѣтлый, Блистала прелестью рѣчей; Сквозь кольца русыя кудрей Лукавый взглядъ жегъ непримѣтно; Въ зеленой юпочкъ сама Поетъ, танцуетъ ли она-Все простодушно, въ ней все живо, Все дѣтски въ ней краснорѣчиво; На шейкъ розовый платокъ, Съ груди слетаетъ понемножку, И стройно бѣлый башмачокъ Ея охватываетъ ножку. Въ лѣсу-ль играетъ вмѣстѣ съ нимъ-Его обгонить, все проникнеть, Въ кустъ притаясь съ желаньемъ злымъ, Ему вдругь въ уши громко крикнетъ

И испугаеть; спить ли онь— Ему лицо все разрисуеть: И звонкимъ смѣхомъ пробужденъ. Онъ покидаетъ сладкій сонъ, Шалунью рѣзвую цѣлуетъ.

Уходить за весной веспа. Кругь детскихъ игръ ихъ сталъ ужъ скромсиь; Межъ ними рѣзвость не видна; Огонь очей его сталъ томенъ; Она застѣнчиво-грустна. Они понятно угадали Васъ, рѣчи первыя любви! Покуда сладкія печали! Покуда радужные дни! Чего-бъ желать съ Луизой милой? Онъ съ ней и вечеръ, съ ней и день; Къ ней привлеченъ онъ дивной силой, Какъ върно бродящая тынь. Полны сердечнаго участья, Не наглядятся старики Ихъ, простодушные, на счастье Своихъ дътей; и далеки Отъ нихъ дни горя, дни сомнѣній: Ихъ остинетъ мирный Геній.

По скоро тайная печаль
Имъ овладѣла; взоръ туманенъ:
И часто смотритъ онъ на даль,
И безпокоенъ весь, и страненъ.
Чего-то смѣло ищетъ умъ,
Чего-то тайно негодуетъ;
Душа, въ волненьи темныхъ думъ,
О чемъ-то, скорбная, тоскуетъ.
Онъ какъ прикованный сидитъ,
На море буйное глядитъ;

Въ мечтаный все кого-то слышитъ Нри стройномъ шумъ ветхихъ водъ.

. . . . .

Или въ долияв ходитъ думный; Глаза торжественно блестять, Когда несется вътеръ шумный II громы жарко говорять: Огонь мгновенный колетъ тучи; Дождя источники горючи Сѣкутся звучно и шумятъ. Иль въ часъ полночи, въ часъ мечтаній Сидитъ за книгою преданій. И, перевертывая листъ, Онъ ловитъ буквы въ ней нұмыя: — Глаголять въ нихъ въка съдые И слово дивное гремитъ. — Часъ углубясь въ раздумый цёлой, Съ нея и глазъ онъ не сведетъ. Кто мимо Ганца ни пройдеть, Кто ни посмотрить, скажеть смыло: Назадъ далеко онъ живеть. Чудесной мыслью очарованъ, Подъ дуба сумрачную сѣнь Идеть онь часто въ лѣтній депь; Къ чему-то тайному прикованъ, Онъ видитъ тайно чью-то тѣнь, И къ ней онъ руки простираетъ, Ее въ забвеньи обнимаетъ. —

А простодушна, п одна Луиза-ангелъ, что же? гдъ же? Ему всъмъ сердцемъ предана, Не знастъ бъдненькая сна; Ему приноситъ ласки тъ же: Его ручонкой обовьетъ, Его невинно поцълуетъ;

Онъ на минуту растоскуеть, И снова то же запоеть.

Онв прекрасны, тв мгновенья, Когда прозрачною толпой Далеко милыя видьнья Уносять юношу съ собой. Но если міръ души разрушенъ, Забыть счастливый уголокъ, Къ нему онъ станеть равнодушенъ, И для простыхъ людей высокъ, Онв ли юношу наполнять, И сердце радостью-ль исполнять?..

Пока въ жилищѣ суеты, Его подслушаемъ украдкой, Доселѣ бывшія загадкой, Разнообразныя мечты.

#### Картина III.

Земля классическихъ, прекрасныхъ созиданій, И славныхъ дѣлъ, и вольности земля! Аеины! къ вамъ, въ жару чудесныхъ трепетаній, Душой приковываюсь я! Вотъ отъ треножниковъ до самаго Пирея

Кипптъ, волнуется торжественный народъ; Гдъ ръчь Эсхинова, гремя и пламенъя,

Все своенравно вслѣдъ влечетъ,
Какъ воды шумныя прозрачнаго Иллиса.
Великъ сей мраморный изящный Парфенонъ!
Колоннъ дорическихъ онъ рядомъ обнесенъ;
Минерву Фидій въ немъ переселилъ рѣзцомъ,
И блещетъ кисть Парразія, Зевксиса.
Подъ портикомъ божественный мудрецъ
Ведетъ высокое о дольнемъ мірѣ слово:
Кому за доблести безсмертіе готово,

Кому позоръ, кому вѣнецъ. Фонтановъ стройныхъ шумъ, нестройныхъ пѣсней клики; Съ восходомъ дня толпа въ амфитеатръ валитъ, Персидскій Кандисъ весь испещренный блеститъ.

И вьются легкія туники.
Стихи Софокловы порывисто звучать;
Вѣнки лавровые торжественно летять;
Съ медоточивыхъ устъ любимца Эникура
Архонты, воины, служители Амура
Спѣшатъ прекрасную науку изучить:
Какъ жизнью жить, какъ наслажденье пить.
Ио вотъ Аспазія! не смѣетъ и дохнуть
Смятенный юноша, при черныхъ глазъ сихъ встрѣчѣ.
Какъ жарки тѣ уста! какъ пламенны тѣ рѣчи!
И, темныя какъ ночь, тѣ кудри какъ-нибудь,

Волнуясь, падають на грудь,
Па бѣломраморныя плечи.
По что, при звукѣ чашъ, тимнановъ дикій вой?
Площомъ увѣнчаны вакхическія дѣвы,
Бѣгутъ нестройною, неистовой толпой
Въ священный лѣсъ; все скрылось... что вы? гдѣ вы?...

Но вы пропали, я одинъ.
Опять тоска, опять досада;
Хотя бы Фавнъ пришелъ съ долинъ.
Хотя-бъ прекрасная Дріада
Мнѣ показалась въ мракѣ сада.
О, какъ чудесно вы свой міръ
Мечтою, Греки, населили!
Какъ вы его обворожили!
А нашъ — и бѣденъ онъ, и сиръ,
И расквадраченъ весь на мили.

И снова новыя мечты Его, смѣяся, обнимають; Его воздушно подымають Изъ океана суеты.

#### Картина IV.

Въ странв, гдв сверкають живые ключи, Гдь, чудно сіяя, блистають лучи; Дыханіе амры и розы ночной Роскошно объемлетъ эонръ голубой; И въ воздухф тучи куреній висять; Плоды Мангустана златые горять; Луговъ Кандагарскихъ сверкаетъ коверъ; И сміло накинуть небесный шатерь; Роскошно валится дождь яркій цветовъ, То блещуть, тренещуть рои мотыльковь; Я вижу тамъ Пери: въ забвеньи она Не видить, не внемлеть, мечтаній полна. Какъ солнца два, очи небесно горять; Какъ Гемасагара, такъ кудри блестятъ; Дыханіе — лилій серебряныхъ чадъ, Когда засыпаетъ истомленный садъ И вѣтеръ ихъ вздохи развѣетъ порой; А голосъ, какъ звуки спринды ночной, Или трепетанье серебряныхъ крылъ, Когда ими звукнеть, рызвясь, Исразиль, Иль плески Хиндары таниственныхъ струй. А что же улыбка? А что-жъ поцелуй? Но вижу, какъ воздухъ, она ужъ летитъ, Въ края поднебесны, къ родимымъ спішнтъ. Постой, оглянися! Не внемлеть она. И въ радугѣ тонетъ, и вотъ не видна. Но воспоминанье міръ долго хранитъ, И благоуханьемъ весь воздухъ обвитъ.

Живого юности стремленья Такъ испестрялися мечты. Порой, небеснаго черты,

Души прекрасной внечатльнья На немъ лежали; но чего, Въ волненьяхъ сердца своего, Искаль онъ думою неясной, Чего желаль, чего хотыль, Къ чему такъ пламенно летелъ Душой и жадною, и страстной, Какъ будто міръ желаль обнять, — Того и самъ не могъ понять. Ему казалось душно, пыльно Въ сей позаброшенной странъ, И сердце билось сильно, сильно По дальней, дальней сторонъ. Тогда когда-бъ вы повидали, Какъ воздымалась буйно грудь, Какъ взоры гордо трепетали, Какъ сердце жаждало прильнуть Къ своей мечтъ, мечтъ неясной; Какой въ немъ пылъ кипълъ прекрасной; Какая жаркая слеза Живые полнила глаза!

#### Картина VI.

Отъ Висмара въ двухъ миляхъ та деревня, Гдѣ ограничился лицъ нашихъ міръ. Не знаю, какъ теперь, но Люненсдорфомь Она тогда, веселая, звалась. Ужъ издали бѣлѣетъ скромный домикъ Вильгельма Бауха, мызника. — Давно, Женившися на дочери пастора, Его состроилъ онъ. Веселой домикъ! Онъ выкрашенъ зеленой краской, крытъ Красивою и звонкой черепицей; Вокругъ каштаны старые стоятъ, Нависши вѣтвями, какъ будто въ окна

Хотятъ продраться; изъ-за нихъ мелькаетъ Рѣшётка изъ прекрасныхъ лозъ, красиво И хитро сдёлана самимъ Вильгельмомъ; По ней висить и змейкой вьется хмель; Съ окна протянутъ шестъ, на немъ облье Блистаетъ бѣлое предъ солицемъ. Вотъ Въ проломъ на чердакѣ толнится стая Мохнатыхъ голубей; протяжно клохчутъ Индейки; хлоная встречаетъ день Крикунъ-пътухъ и по двору вотъ важно, Межъ пестрыхъ куръ, онъ кучи разгребаетъ Зернистыя; гуляють туть же двъ Ручныя козы и рёзвяся щиплють Душистую траву. Давно курился Ужъ дымъ изъ бѣлыхъ трубъ, курчаво онъ Видся и облака пріумножалъ. Съ той стороны, гдѣ съ стѣнъ валилась краска И стрые торчали кирпичи, Гдѣ древніе каштаны стлали тѣнь, Которую перебытало солнце, Когда вершину ихъ вътръ ръзво колыхалъ, — Подъ тънью тъхъ деревьевъ, въчно милыхъ, Стояль съ утра дубовый столь, весь чистой Покрытый скатертью и весь уставлень Душистой яствой: желтый вкусный сыръ, Редисъ и масло въ фарфоровой уткъ, И пиво, и вино, и сладкій бишефъ, И сахаръ, и коричневыя вафли; Въ корзинъ спълые, блестящие плоды: Прозрачный гроздъ, душистая малина, И, какъ янтарь, желтьющія груши, И сливы синія, и яркій персикъ, Въ затъйливомъ виднълось все порядкъ. Сегодня праздновалъ живой Вильгельмъ Рожденье дорогой своей супруги, Съ насторомъ и драгими дочерьми:

Луизой старшей и меньшою Фанни. Но Фанни нътъ, она давно пошла Звать Ганца и не возвращалась. Върно, Онъ гдъ-нибудь опять въ раздумын бродитъ. А милая Луиза все глядить Внимательно на темное окно Сосъда Ганца. Два шага всего въдь Къ нему; но не пошла моя Луиза: Чтобъ не замътилъ онъ въ ея лицъ Тоски докучливой, чтобъ не прочелъ Въ ея глазахъ онъ ѣдкаго упрека. Вотъ говоритъ Вильгельмъ, отецъ, Луизъ: «Смотри ты, Ганца пожури порядкомъ: Зачемь онь къ намъ такъ долго не идеть? Вѣдь ты его сама избаловала». И вотъ дитя-Луиза такъ въ отвѣтъ: «Боюсь журить прекраснаго я Ганца: И безъ того онъ боленъ, бледенъ, худъ...» «Что за болѣзнь?» сказала мать, Живая Берта: «не бользнь, тоска Незваная къ нему сама пристала; Вотъ женится, и отпадетъ тоска. Такъ молодой побыть, совсымь приглохшій, Опрыснутый дождемъ, вмигъ зацвътетъ. И что-жъ жена, какъ не веселье мужа?» «Рѣчь умная», съдой пасторъ примолвилъ: «Все, върь, пройдеть, когда захочеть Богь, И будь во всемъ Его святая воля!» Уже два раза онъ изъ трубки выбивалъ Золу, и въ споръ вступалъ съ Вильгельмомъ, Разговорясь про новости газетъ, Про злой неурожай, про Грековъ и про Турокъ, Про Мисолунги, про дела войны, Про славнаго вождя Колокотрони, Про Канинга, про парламентъ, Про бъдствія и мятежи въ Мадритъ.

Какъ вдругъ Луиза векрикнула и мигомъ, Увидя Ганца, бросилась къ нему. Воздушный станъ ея обильши стройный, Съ волненьемъ юноща ее попъловалъ. Оборотясь къ нему, вотъ молвить пасторъ: «Эхъ, стыдно, Ганцъ, забыть своего друга! Да что, коли уже забыль Луизу, Объ насъ ли старикахъ и думать?» — «Полно Тебѣ все Ганца, папенька, журить!» Сказала Берта: «лучше сядемъ мы Теперь за столъ, не то — простынетъ все: И каша съ рисомъ и виномъ душистымъ, И сахарный горохъ, каплунъ горячій, Зажаренный съ изюмомъ въ маслѣ». Вотъ За столь они садятся мирно; И скоро вмигъ вино все оживило И, свътлое, смъхъ въ душу пролило. Старикъ-скриначъ и Фрицъ на звонкой флейтѣ Согласно грянули хозяйкѣ въ честь. Вев понеслись и закружились въ вальсв: Развеселясь, румяный нашъ Вильгельмъ Пустился самъ съ своей женой, какъ съ навой; Какъ вихорь, несся Ганцъ съ своей Луизой Въ бурливомъ вальсѣ; и предъ ними міръ Вертился весь въ чудесномъ, шумнемъ строй, А милая Луиза ни дохнуть, Ни посмотрѣть вокругъ не можетъ: вся Въ движеньи потерялась. Ими Не налюбуясь, геворить пасторъ: «Любезная, прекрасная чета! Мила моя веселая Луиза, Прекрасенъ и уменъ, и скроменъ Ганцъ; --Сотворены они ужъ другъ для друга, И счастливо свою жизнь проведутъ. Благодарю Тебя, о Боже милосердый! Что ниспослаль на старость благодать,

Мон продлиль дряхліющія силы— Чтобы узріть такихъ прекрасныхъ внучать. Чтобы сказать, прощаясь съ ветхимъ тіломъ: Прекрасное я виділь на землі.

#### Картина VII.

Съ прохладою, спокойный тихій вечеръ Спускается; прощальные лучи Цѣлуютъ гдѣ-гдѣ сумрачное море; И искрами живыми, золотыми Деревья тронуты; и вдалекѣ Видивноть, сквозь туманъ морской, утесы, Всѣ разноцвѣтные. Спокойно все. Наступныхъ лишь рожковъ унывный голосъ Несется вдаль съ веселыхъ береговъ, Да тихій шумъ въ водѣ всплеснувшей рыбы Чуть пробъжить и вздернеть море рябью, Да ласточка, крыломъ черпнувши моря, Круги по воздуху скользя даетъ. Вотъ заблестѣлъ вдали, какъ точка, катеръ; А кто же въ немъ, въ томъ катеръ, сидитъ? Сидитъ пасторъ, нашъ старецъ сѣдовласый, И съ дорогой супругою Вильгельмъ; А рѣзвая всегда шалунья Фанни, Съ удой въ рукахъ и свъснвщись съ перилъ, Сміясь, ручонкою болтала волны; Возлѣ кормы съ Луизой милой Ганцъ. И долго всѣ въ молчаныи любовались: Какъ за кормой широкая ходила Волна и въ брызгахъ огнецвѣтныхъ, вдругъ Весломъ разорванная, трепетала; Какъ разъяснялась розовая дальность И южеый ветръ дыханье навевалъ. И вотъ насторъ, исполненъ умиленья, Проговориль: «Какъ миль сей Божій вечерь!

Прекрасенъ, тихъ онъ, какъ благая жизнь Безгрышнаго: она въдь такъ же мирно Кончаетъ путь, и слезы умиленья Священный прахъ, прекрасныя, кропятъ. Пора и мев ужъ; срокъ назначенъ, И скоро, скоро я не буду вашъ, По этакъ ли прекрасно опочію?....» Вев прослезились. Ганцъ, который песню Наигрывалъ на сладостномъ гобов, Задумался и выронилъ гобой; И снова сонъ какой-то осфилъ Его чело; далеко мчались мысли, И чудное на душу натекло. II вотъ ему такъ говоритъ Луиза: «Скажи мнв. Ганцъ, когда еще ты любишь Меня, когда я пробудить могу Хоть жалость, хоть живое состраданье Въ душѣ твоей, не мучь меня, скажи: Зачымь одинь съ какой-то книгой Ты ночь сидишь? (мн видно все, И окнами ведь другъ мы противъ друга). Зачёмъ дичишься всёхъ? зачёмъ грустишь? О, какъ меня твой грустный видъ тревожить! О, какъ меня печаль твоя печалить!» ІІ, тронутый, смутился Ганцъ, Ее къ груди съ тоскою прижимаетъ, И брызнула невольная слеза. «Не спрашивай меня, моя Луиза, II безпокойствомъ симъ тоски не множь. Когда-жъ кажусь погруженъ въ мысли-Вфрь, занять и тогда тобой одною, И думаю я, какъ бы отвратить Всв отъ тебя печальныя сомныныя, Какъ радостью твое наполнить сердце, Какъ бы души твоей хранить покой, Оберегать твой детскій сонъ невинный:

Чтобы педоброе не приближалось. Чтобы и тынь тоски не прикасалась, Чтобъ счастіе твое всегда цвѣло». Спустясь къ нему головкою на грудь, Въ избыткъ чувствъ, въ признательности сердца, Ни слова вымолвить она не можетъ. — По берегу неслася лодка плавно И вдругъ причалила. Всѣ вышли Вмигь изъ нея. «Ну! берегитесь, дѣти», Сказалъ Вильгельмъ: «здѣсь сыро и роса, Чтобъ не нажить несноснаго вамъ кания».— Дорогой Ганцъ нашъ мыслитъ: «что же будетъ, Когда услышить то, чего и знать бы Не должно ей?» И на нее глядитъ II чувствуеть онъ въ сердцѣ укоризну: Какъ будто бы недоброе что сдълалъ, Какъ будто бы предъ Богомъ лицемфрилъ.

#### Картина VIII.

На башнѣ бьетъ часъ полуночный.
Такъ, это часъ, часъ думъ урочный,
Какъ Ганцъ одинъ всегда сидитъ!
Свѣтъ лампы передъ нимъ дрожитъ
И блѣдно сумракъ освѣщаетъ,
Какъ бы сомнѣнья разливаетъ.
Все спитъ. Ничей блудящій взоръ
На полѣ никого не встрѣтитъ;
И, какъ далекій разговоръ,
Волна шумитъ, а мѣсяцъ свѣтитъ.
Все тихо, дышитъ ночь одна.
Теперь его глубокихъ думъ
Не потревожитъ дневный шумъ:
Надъ нимъ такая-жъ тишина. —

А что-жъ она? — Встаетъ она, Садится прямо у окна: «Онъ не посмотрить, не примѣтитъ, А насмотрюсь я на него; Не спитъ для счастья моего!... Благослови, Господь, его!»

Волна шумить, а мѣсяцъ свѣтитъ; II вотъ надъ нею вьется сонъ II голову невольно клонитъ. По Ганцъ все такъ же въ мысляхъ тонетъ, Въ глубь ихъ далеко погруженъ.

1.

Все рѣшено. Теперь ужели
Мнѣ здѣсь душою погно́ать?
И не узнать пной мнѣ цѣли?
И цѣли лучшей не сыскать?
Себя обречь безславью въ жертву?
При жизни быть для міра мертву!

2.

Душой ли, славу полюбившей, Инчтожность въ мірѣ полюбить? Душой ли, къ счастью неостывшей, Волненья міра не испить? И въ немъ прекраснаго не встрѣтить? Существованья не отмѣтить?

3.

Зачёмъ влечете такъ къ себё вы, Земли роскошные края? И день и ночь, какъ птицъ напёвы, Призывный голосъ слышу я; И день и ночь мечтами скованъ, Я вами, вами очарованъ.

1

Я вашъ! я вашъ! изъ сей пустыни Вниду я въ райскія мѣста; Какъ пилигримъ бредетъ къ святынѣ, Корабль пойдеть, забрызжуть волны. Имъ чувства вслъдь веселья полны.

5.

И онъ спадетъ, покровъ неясный. Подъ коимъ знала васъ мечта, И міръ прекрасный, міръ прекрасный Отворитъ дивныя врата, Привѣтить юношу готовый И въ наслажденьяхъ вѣчно новый.

6.

Творцы чудесныхъ впечатлѣній! Рѣзецъ вашъ, кисть увижу я, И вашихъ пламенныхъ твореній Душа исполнится моя. ИГуми-жъ, мой океанъ широкій! Неси корабль мой одинокій!

7.

А ты прости, мой уголь тѣсный, И лѣсъ, и поле! лугъ, прости! Кропи васъ чаще дождь небесный, И дай Богь долье цвѣсти! По васъ душа какъ будто страждетъ, Въ послѣдній разъ обнять васъ жаждетъ.

8.

Прости, мой ангель безмятежный! Чела слезами не кроии! Не предавайсь тоскѣ мятежной И Ганца бѣднаго прости! Не плачь, не плачь, я скоро буду, Я возвращусь — тебя-ль забуду?...

#### Картина IX.

Кто это позднею порой Ступаетъ тихо, осторожно? Видна котомка за синной,
Посохъ за поясомъ дорожній.
Направо домикъ передъ нимъ,
Налѣво дальняя дорога,
Итти путемъ онъ хочетъ симъ
И проситъ твердости у Бога.
Но мукой тайною томимъ,
Назадъ онъ ноги обращаетъ
И въ домикъ тотъ онъ поспѣшаетъ.

Одно окно открыто въ немъ;
Облокотясь предъ тѣмъ окномъ,
Краса-дѣвица почиваетъ,
И, вѣя вѣтръ надъ ней крыломъ,
Ей сны чудесные внушаетъ;
И, ими милая полна,
Вотъ улыбается она.
Съ душеволненьемъ къ ней подходитъ...
Стѣсниласъ грудъ; дрожитъ слеза...
И на прекрасную наводитъ
Свои блестящіе глаза.
Онъ наклонился къ ней, пылаетъ,
Ее цѣлуетъ и стенаетъ.

И, вздрогнувъ, быстро онъ бѣжитъ Опять дорогою далекой;
Но мраченъ неспокойный видъ,
Но грустно въ сей душѣ глубокой.
Вотъ оглянулся онъ назадъ;
Но ужъ туманъ окрестность кроетъ,
И пуще юноши грудъ ноетъ,
Ирощальный посылая взглядъ.
Вѣтръ, пробудившися, суровой
Качнулъ зеленою дубровой;
Исчезло все въ дали пустой.
Сквозь сонъ лишь смутною порой

Готлибъ-привратникъ будто слышалъ, Что изъ калитки кто-то вышелъ, Да вѣрный несъ, какъ бы въ укоръ, Продаялъ звучно на весь дворъ.

#### Картина Х.

Не всходить долго сватлый вождь. Ненастно утро; на поляны Валятся сарые туманы; Звенить по кровлямь частый дождь. Съ зарей красавица проснулась; Сама дивится, что она Проспала ночь всю у окна. Поправивь кудри, улыбнулась, Но, противъ воли, взоръ живой Блеснуль досадною слезой. «Что Ганцъ такъ долго не приходить? Онъ обащалъ мна быть чуть свать. Какой же день! тоску наводить; Туманъ густой по полю ходить, И ватръ свистить: а Ганца натъ.»

Полна живого нетерпънъя, Глядитъ на милое окно: Не отворяется оно. Ганцъ, вѣрно, спитъ, и сновидѣнья Ему творятъ любой предметъ; Но день давно ужъ. Рвутъ долины Ручьи дождя; дубовъ вершины Шумятъ; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ.

Ужъ скоро полдень. Непримѣтно Туманъ уходитъ; лѣсъ молчитъ; Громъ въ размышленіи гремитъ Вдали... Дугою семицвѣтной

Горитъ на нео́в райскій свѣтъ; Унизанъ искрами дуо́ъ древній; И пѣсни звонкія съ деревни Звучатъ; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ.

Что-бъ это значило?... нахолить Злодъйка-грусть; слухъ утомленъ Считать часы... Вотъ кто-то входитъ... И въ дверь... Онъ! онъ!... ахъ, нѣтъ, не онъ! Въ халатъ розовомъ покойномъ, Въ цвътномъ передникъ съ каймой, Приходитъ Берта: «Ангелъ мой! Скажи, что сделалось съ тобой? Ты ночь всю спала безпокойно; Ты вся томна, ты вся блёдна. Не дождь ли помѣшалъ шумливый, Или ревущая волна? Или пұтухъ, буянъ крикливый, Всю ночь не вѣдающій сна? Иль потревожиль духъ нечистый Во снѣ покой дѣвицы чистой, Навъялъ черную печаль? Скажи: тебя всёмъ сердцемъ жаль!»—

«Нѣтъ, не мѣшалъ мнѣ дождь шумливый, И ни ревущая волна, И ни пѣтухъ, буянъ крикливый, Всю ночь не вѣдающій сна; Не эти сны, не тѣ печали Мнѣ грудь младую взволновали, Не ими духъ мой возмущенъ: Иной мнѣ снился дивный сопъ.

«Мнѣ снилось: въ темной я пустынѣ, Вокругъ меня туманъ и глушь; И на болотистой равнинѣ Ифтъ мфста, гдф была бы сушь. Тяжелый запахъ: топко, вязко: Что шагъ, то бездна подо мной: Боюся я ступпть ногой; И вдругъ мив сдълалось такъ тяжко, Такъ тяжко, что нельзя сказать... Гдв ни возьмись Ганцъ дикій, странный, — Бажала кровь, струясь изъ раны — Вдругъ началъ надо мной рыдать: Но, вмѣсто слезъ, лились потоки Какой-то мутныя воды... Проснулась я: на грудь, на щеки, На кудри русой головы, Бѣжалъ ручьями дождь досадной; И было сердцу не отрадно. Меня предчувствіе беретъ... И я кудрей не выжимала; И я все утро тосковала: Гдь онь? и что съ нимь? что нейдеть?»

Стоитъ, качаетъ головою, Разумная, предъ нею, мать: «Ну, дочка! мнѣ съ твоей бѣдою, Не знаю, какъ ужъ совладать. Пойдемъ къ нему, узнаемъ сами, Да будь святая сила съ нами!»

Вотъ входять въ комнату онѣ; Но въ ней все пусто. Въ сторонѣ Лежитъ, въ густой пыли, томъ давній, Платонъ и Шиллеръ своенравный, Иетрарка, Тикъ, Аристофанъ Да позабытый Винкельманъ; Куски изодранной бумаги; На полкъ—свѣжіе цвѣты; Перо, которымъ, полнъ отваги, Передавалъ свои мечты.
Но на столѣ мелькнуло что-то...
Записка!... съ тренетомъ взяла
Луиза въ руки. Отъ кого-то?
Къ кому?... И что жъ она прочла?...
Языкъ лепечетъ странно пени...
И вдругъ упала на колѣни;
Ее кручина давитъ, жжетъ,
Гробовый холодъ въ ней течетъ.

## Картина ХІ.

Ты посмотри, тиранъ жестокій, На грусть убитыя души! Какъ вянетъ цвътъ сей одинокій, Забытый въ пасмурной глуши! Вглядись, вглядись въ свое творенье: Ее ты счастія лишиль, И жизни радость претворилъ Въ тоску ей, въ адское мученье, Въ гнѣздо разоренныхъ могилъ. О, какъ она тебя любила! Съ какимъ восторгомъ чувствъ живымъ Простыя рѣчи говорила! И какъ внималъ рѣчамъ ты симъ! Какъ пламененъ и какъ невиненъ Быль этоть блескъ ея очей! Какъ часто ей, въ тоскъ своей, Тотъ день казался скученъ, длиненъ, Когда, раздумью предана, Тебя не видъла она! И ты-ль, и ты-ль ее оставилъ? Ты-ль отвернулся отъ всего? Въ страну чужую путь направилъ, И для кого? и для чего? Но посмотри, тиранъ жестокій:

Она все такъ же, подъ окномъ.
Сидитъ и ждетъ, въ тоскъ глубокой.
Не промелькиетъ (ли) милый въ немъ?
Ужъ гаснетъ день; сіяетъ вечеръ;
На все наброшенъ дивный блескъ;
Ирохладный въется въ небѣ вѣтеръ;
Волны чуть слышенъ дальній плескъ.
Уже ночь тъни настилаетъ;
Но западъ все еще сіяетъ.
Свирѣль чуть льется; а она
Сидитъ недвижно у окна.

### Ночныя видънія.

Темнветь, тухнеть вечерь красный; Спить въ упоеніи земля; И воть на наши ужь поля Выходить важно мвсяць ясный. И все прозрачно, все свётло; Сверкаеть море, какъ стекло.—

Въ неот чудныя вотъ твии Развилися и свились, И чудесно понеслись На неоесныя ступени. Прояснилось: двъ свъчи; Двое рыцарей косматыхъ; Два зуочатые мечи И чеканенныя латы; Что-то ищутъ; стали въ рядъ; И зачъмъ-то переходятъ, И дерутся, и олестятъ, И чего-то не находятъ... Все пронало, слилось съ тьмой; Свътитъ мъсяцъ надъ водой.

Блистательно всю рощу оглашаеть Царь-соловей. Звукъ тихо разнесенъ. Чуть дышить ночь; земля сквозь сонъ Мечтательно пѣвцу внимаетъ. Лѣсъ не колышется; все спитъ, Лишь вдохновенна пѣснь звучитъ.

Показался дивной феи
Слитый съ воздуха дворецъ,
И въ окий поетъ ийвецъ
Вдохновенныя зати.
На серебряномъ коврй,
Весь затканный облаками,
Чудный духъ летитъ въ огий;
Сйверъ, югъ покрылъ крылами.
Видитъ: фея спитъ въ плину
За рйшёткою коральной;
Перламутрную стичу
Рушитъ онъ слезой хрустальной.
Обнялись... слилися съ тьмой...
Свётитъ мёсяцъ надъ водой.

Сквозь паръ окрестность чуть сверкаетъ. Какую кучу тайныхъ думъ Наводитъ моря странный шумъ! Огромный китъ спиной мелькаетъ; Рыбакъ закутался и спитъ; А море все шумитъ, шумитъ.

Вотъ изъ моря молодыя, Дѣвы чудныя илывутъ; Голубыя, огневыя, Волны бѣлыя гребутъ. Призадумавшись, колышетъ Грудь лилейную вода, И красавица чуть дышетъ... И роскошная нога
Стелеть брызги въ два ряда...
Улыбается, хохочетъ,
Страстно манитъ и зоветъ,
И задумчиво плыветъ,
Будто хочетъ и не хочетъ;
И задумчиво поетъ
Про себя, младу сирену,
Про коварную измѣну.
А на тверди голубой,
Свѣтитъ мѣсяцъ надъ водой.

Вотъ въ сторонъ глухой кладонще: Ограда ветхая кругомъ, Кресты, каменья... скрыто мхомъ Нѣмыхъ покойниковъ жилище. Полетъ да крики только совъ Тревожатъ сонъ пустыхъ гробовъ.

Подымается протяжно
Въ бѣломъ саванѣ мертвецъ,
Кости пыльныя онъ важно
Отираетъ, молодецъ;
Съ чела давняго хладъ вѣетъ,
Въ глазѣ палевой огонь,
И подъ нимъ великой конь,
Необъятный, весь бѣлѣетъ
И все болѣе растетъ,
Скоро небо обойметъ;
И покойники съ покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колется и—бухъ
Тѣни разомъ въ бездну... Уфъ!

И стало страшно ей; мгновенно Она прихлопнула окно. Все въ сердцѣ тренетномъ смятенно, И жаръ, и дрожь поперемѣнно По немъ текутъ. Въ тоскѣ оно. Вниманіе развлеченно. Когда, рукою безпощадной, Судьба надвинетъ камень хладный На сердце оѣдное,—тогда, Скажите: кто разсудку вѣренъ? Чья противъ золъ душа тверда? Кто вѣчно тотъ же завсегда? Въ несчастьи кто не суевѣренъ? Кто крѣпкой не блѣднѣлъ душой Передъ ничтожною мечтой?

Съ боязнью, съ горестію тайной, Въ постель кидается она; Но ждетъ напрасно въ ложе сна. Въ тъмѣ прошумитъ ли что случайно, Скребунья мышь ли пробѣжитъ,— Отъ вѣждъ коварный сонъ летитъ.

# Картина XIII.

Печальны древности Аеинъ!
Колоннъ, статуй рядъ обветшалый Среди глухихъ стоитъ равнинъ.
Печаленъ слёдъ вёковъ усталыхъ:
Изящный памятникъ разбитъ,
Изломленъ немощный гранитъ,
Одни обломки уцёлёли.
Еще донынъ величавъ,
Чернъетъ дряхлый архитравъ,
И вьется плющъ по капители;
Упалъ расщепленный карнизъ
Въ давно-заглохшіе окопы.
Еще блеститъ сей дивный фризъ

Сіи рельефные метопы;
Еще донынѣ здѣсь груститъ
Кориноскій орденъ многолѣиный,
—Рой ящерицъ по немъ скользитъ—
На міръ съ презрѣньемъ онъ глядитъ;
Все тотъ же онъ великолѣиный,
Временъ минувшихъ вдавленъ въ тьму.
И безъ вниманья ко всему.

Печальны древности Аеннъ! Туманенъ рядъ былыхъ картинъ: Облокотясь на мраморъ хладный, Напрасно путникъ алчетъ жадный Въ душѣ былое воскресить, Напрасно силится развить Протекшихъ дѣлъ истлѣвшій свитокъ,— Ничтоженъ трудъ безсильныхъ пытокъ! Вездѣ читаетъ смутный взоръ И разрушенье, и позоръ. Промежъ колоннъ чалма мелькаетъ, И мусульманинъ по стѣнамъ, По симъ обломкамъ, камиямъ, рвамъ, Коня свирьно напираеть, Останки съ воплемъ разоряетъ. Невыразимая печаль Мгновенно путника объемлетъ, Души онъ тяжкій ропотъ внемлеть; Ему и горестно, и жаль, Зачёмъ онъ путь сюда направилъ. Не для истлъвшихъ ли могилъ Кровъ безмятежный свой оставилъ, Покой свой тихій позабыль? Пускай бы въ мысляхъ обитали Сій воздушныя мечты! Пускай бы сердце волновали Зерцаломъ чистой красоты!

Но и убійственно, и хладно
Разворожились вы теперь;
Безжалостно и безпощадно
Предъ нимъ захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь въ тихій міръ мечтаній, жаркой!—
И грустно, медленной стопой
Руины путникъ покидаетъ,
Клянется ихъ забыть душой,
И все невольно помышляетъ
О жертвахъ бренности слёпой.

# Картина XVI.

Ушло два года. Въ мирномъ Люненсдорфъ Попрежнему красуется, цвѣтетъ; Все тѣ-жъ заботы и забавы тѣ же Волнують жителей покойныя сердца. Но не попрежнему въ семъв Вильгельма: Пастора ужъ давно на свътъ нътъ. Окончивъ путь и тягостный, и трудный, Не нашимъ сномъ онъ крѣпко опочилъ. Всѣ жители останки провожали Священные, съ слезами на глазахъ; Его дѣла, поступки поминали: Не онъ ли намъ спасеніемъ служилъ? Насъ наделялъ своимъ духовнымъ хлебомъ, Въ словахъ добру прекрасно поучая? Не онъ ли былъ утѣхою скорбящихъ, Сиротъ и вдовъ нетрепетнымъ щитомъ? Въ день праздинчный, какъ кротко онъ, бывало, Всходилъ на канедру! и съ умиленьемъ Намъ говорилъ: про мучениковъ чистыхъ, Про тяжкія страданія Христовы; А мы ему, растроганны, внимали, Дивилися и слезы проливали.

Отъ Висмара когда кто держитъ путь, Встрвчается налвво отъ дороги Ему кладбище: старые кресты Склонилися, общиты мхомъ, И времени извъдены ръзцомъ. Но промежь нихъ бълъетъ ръзко урна На черномъ камив, и надъ ней смиренно Два явора зеленые шумять, Далеко хладной обнимая тынью.— Туть бренные покоятся останки Пастора. Вызвались на свой же счеть Соорудить надъ нимъ благіе поселяне Последній знакъ его существованья Въ семъ мірѣ. Надпись съ четырехъ сторонъ Гласитъ: какъ жилъ и сколько мирныхъ лѣтъ Провель на паствѣ, и когда оставилъ Свой долгій путь, и Богу духъ вручилъ.—

И въ часъ, когда стыдливый развиваетъ Румяные востокъ свои власы, Подымется по полю свёжій вётеръ, Посыплется алмазами роса, Въ своихъ кустахъ малиновка зальется, Полсолнца на землѣ всходя горитъ,-Къ нему идутъ младыя поселянки, Съ гвоздиками и розами въ рукахъ; Увѣшаютъ душистыми цвѣтами, Гирляндою зеленой обовьють, И снова въ путь назначенный идутъ. Изъ нихъ одна, младая, остается И, опершись лилейною рукой, Надъ нимъ сидитъ въ раздумьи долго, долго, Какъ будто бы о непостижномъ мыслитъ. Въ задумчивой, скорбящей дѣвѣ сей Кто-бъ не узналъ печальныя Луизы? Давно въ глазахъ веселье не блеститъ;

Не кажется невинная усмѣшка Въ ея лицѣ; не пробъжить по немъ, Хотя ошибкой, радостное чувство; Но какъ мила она и въ грусти томной! О, какъ возвышененъ невинной этотъ взглядъ! Такъ свътлый Серафимъ тоскуетъ О пагубномъ паденьи человѣка. Мила была счастливая Луиза, Но какъ-то мив въ несчастіи милве. Осьмнадцать льтъ тогда минуло ей, Когда преставился пасторъ разумный. Всей дітскою она своей душой Богоподобнаго любила старца; И думаетъ въ душевной глубинь: «Нѣтъ, не сбылись живыя упованья Твои. Какъ, добрый старецъ, ты желалъ Насъ обвѣнчать передъ святымъ налоемъ, Навѣки нашъ союзъ соединить! Какъ ты любилъ мечтательнаго Ганца! А онъ...»

Заглянемъ въ хижину Вильгельма. Ужъ осень; холодно. И дома онъ Вытачивалъ съ искусствомъ хитрымъ кружки Изъ крѣпкаго съ слоями бука, Затѣйливой рѣзьбою украшая; У ногъ его свернувшися лежалъ Любимый другъ, товарищъ вѣрный, Гекторъ. А вотъ разумная хозяйка Берта Съ утра уже заботливо хлопочетъ О всемъ. Толиится такъ же подъ окномъ Гусей ватага долгошейныхъ; такъ же Неугомонныя кудахчутъ куры; Чиликаютъ нахалы-воробъи, Весь день въ навозной кучѣ роясь. Видали ужъ красавца-снигиря;

II осенью давно запахло въ полѣ; И пожелтьль давно зеленый листь, И ласточки давно ужъ отлетъли За дальнія, роскошныя моря. Кричитъ разумная хозяйка Берта: «Такъ долго не годится быть Луизъ! Темнветъ день. Теперь не то, что летомъ: Ужъ сыро, мокро, и густой туманъ Такъ холодомъ всего и пронимаетъ. Зачемъ бродить? беда мне съ этой девкой: Не выкинеть она изъ мыслей Ганца! А Богъ знаетъ, онъ живъ ли, или нътъ». Не то совсёмъ раздумываетъ Фанни, За пяльцами сидя въ своемъ углу. Шестнадцать лѣть ей, и полна тоски И тайныхъ думъ по идеальномъ другѣ, Разсѣянно, невнятно говоритъ: «И я бы такъ, и я-бъ его любила». —

# Картина XVII.

Унывна осени пора;
Но день сегодняшній прекрасень:
На неб'є волны серебра,
И солнца ликъ блестящъ и ясенъ.
Одинъ дорогой почтовой
Бредетъ, съ котомкой за синной,
Нечальный путникъ изъ чужбины.
Унылъ, и томенъ онъ, и дикъ,
Идетъ согнувшись, какъ старикъ;
Въ немъ Ганца н'єтъ и половины.
Нолупотухшій бродитъ взоръ
По злачнымъ холмамъ, желтымъ нивамъ,
По разноцв'єтной ц'єпи горъ.
Какъ бы въ забвеніи счастливомъ,
Его касается мечта;

Но мысль не тьмъ ужъ занята: Онъ въ думы крынкія погруженъ. Ему покой теперь бы нуженъ.

Прошель онъ дальній, видно, путь; Страдаеть, больно, видно, грудь. Душа страдаеть, жалко ноя; Ему теперь не до покоя.

О чемъ же думы крѣпки ть? Дивится самъ онъ суетъ: Какъ былъ измученъ онъ судьбою, И зло смѣется надъ собою: Что повъряль своей мечтой Свѣтъ ненавистный, слабоумной; Что задивился въ блескъ пустой Своей душою неразумной; Что, не колеблясь, смёло онъ Симъ людямъ кинулся въ объятья И, околдованъ, охмеленъ, Въ ихъ злыя вёрилъ предпріятья. Какъ гробы, холодны они; Какъ тварь презрѣннѣйшая, низки; Корысть и почести одни Имъ лишь и дороги, и близки. Они позорять дивный даръ: И попираютъ вдохновенье, И презирають откровенье; Ихъ холоденъ притворный жаръ, И гибельно ихъ пробужденье. О, кто-бъ нетрепетно проникъ Въ ихъ усыпительный языкъ! Какъ ядовито ихъ дыханье! Какъ ложно сердца трепетанье! Какъ ихъ коварна голова! Какъ пустозвучны ихъ слова!

И много истинъ онъ, нечальный, Теперь извъдалъ и узналъ, Но самъ счастливѣе ли сталъ Во глубинѣ души опальной? Лучистой, дальнею звѣздой Его влекла, тянула слава, Но ложенъ чадъ ея густой, Горька блестящая отрава.

Склоняется на западъ день, Вечерняя длиниветь твиь; И облаковъ блестящихъ, бѣлыхъ Ярчве алые края; На листьяхъ темныхъ, пожелтёлыхъ Сверкаетъ золота струя. И вотъ завидѣлъ странникъ бѣдный Свои родимые луга, И взоръ мгновенно вспыхнулъ блёдный, Блеснула жаркая слеза. Рой прежнихъ, тъхъ забавъ невинныхъ И техъ проказъ, техъ думъ старинныхъ ---Все разомъ налегло на грудь И не даетъ ему дохнуть. И мыслить онъ: что это значить?... И, какъ ребенокъ слабый, плачетъ.

## Дума.

Благословенъ тотъ дивный мигъ, Когда въ порѣ самопознанья, Въ порѣ могучихъ силъ своихъ, Тотъ, Небомъ избранный, постигъ Цѣль высшую существованья; Когда не грёзъ пустая тѣнь, Когда не славы блескъ мишурный Его тревожатъ ночь и день, Его влекутъ въ міръ шумный, бурный; Но мысль и крвика, и бодра Его одна объемлеть, мучить Желаньемъ блага и добра; Его трудамъ великимъ учитъ. Для нихъ онъ жизни не щадитъ. Вотще безумно чернь кричитъ: Онъ твердъ средь сихъ живыхъ обломковъ И только слышитъ, какъ шумитъ Благословеніе потомковъ.

Когда-жъ коварныя мечты
Взволнуютъ жаждой яркой доли,
А нѣтъ въ душѣ желѣзной воли,
Нѣтъ силъ стоять средь суеты,—
Не лучше-ль въ тишинѣ укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму свѣта не внимать?

## Картина XVIII.

Выходять зв'єзды плавнымъ хоромъ, Обозр'євають кроткимъ взоромъ Опочивающій весь міръ: Блюдуть сонъ тихій челов'єка, Ниспосылають добрымъ миръ, А злымъ ядъ гибельный упрека. Зач'ємъ же, зв'єзды, грустнымъ вы Не посылаете покоя? Для горемычной головы Вы — радость, и, на васъ покоя Свой грустный, стосковалый взоръ, Страстей онъ слышитъ разговоръ Въ душ'є, и васъ онъ призываетъ, И вамъ онъ пени пов'єрлеть. Попрежнему всегда томна,

Еще Луиза не разділась:
Не сиптся ей; въ мечтахъ она
На ночь осенню загляділась.
Предметъ и тотъ же, и одинъ...
И вотъ восторгъ къ ней въ душу входить:
Піснь стройную она заводить,
Звучитъ веселый клависинъ.

Внимая шуму листопада,
Промежь деревьевь, гдѣ сквозить
Изъ стѣнъ рѣшетчатыхъ ограда,
Въ забвеньи сладостномъ, у сада
Нашъ Ганцъ закутавшись стоитъ.
И что же съ нимъ, когда онъ звуки
Давно-знакомые узналъ,
И голосъ тотъ, со дня разлуки,
Что долго, долго не слыхалъ,
И пѣсню ту, что въ страсти жаркой,
Въ любви, въ избыткѣ дивныхъ силъ,
Подъ строй души въ напѣвахъ яркой,
Ее, восторженный, сложилъ?
Чрезъ садъ она звенитъ, несется
И въ упоеньи тихомъ льется:

Тебя зову! тебя зову! Твоей улыбкою чаруюсь, Съ тобой не часъ, не два сижу, Съ тебя очей я не свожу: Дивуюся, не надивуюсь.

Поешь ли ты — и звонъ рѣчей Твоихъ, таинственный, невинный, Ударитъ въ воздухъ ли пустынный — Звукъ въ небѣ льется соловыный, Гремитъ серебряный ручей.

Приди ко мив, прижмись ко мив, Въ жару чудеснаго волненья! Пылаетъ сердце въ тишинв; Онв горятъ, онв въ огив, Твои покойныя движенья.

\* \*

Я безъ тебя грущу, томлюсь, И позабыть тебя нѣтъ силы. И пробуждаюсь ли, ложусь, Все о тебѣ молюсь, молюсь Все о тебѣ, мой ангелъ милый.

\* \*

И вотъ почудилося ей:
Чудеснымъ заревомъ очей
Возлѣ нея блистаетъ кто-то,
И слышитъ вздохъ она кого-то,
И страхъ, и дрожь ее беретъ...
И оглянуласъ...

«Ганцъ!»...

О, кто пойметь

Всю эту радость чудной встрѣчи
И взоровъ пламенныя рѣчи,
И этотъ чувствъ счастливый гнетъ!
О, кто такъ пламенно опишетъ
Сію душевную волну,
Когда она грудь рветъ и пышетъ,
Терзаетъ сердца глубину,
А самъ дрожишь, въ весельи млѣешь,
Ни думъ, ни словъ найти не смѣешь;
Въ восторгѣ, въ кучѣ сладкихъ мукъ,
Сольешься въ стройный, свѣтлый звукъ!

Опомнясь, Ганцъ глядитъ сквозь слезы Въ глаза подруги своея И мыслитъ: «Полно, это грёзы; Пусть же не просыпаюсь я! Она все та-жъ. и такъ любила
Меня всей дітскою душой!
Чело печалію накрыла,
Румянець свіжій изсушила.
Губила вікъ свой молодой;
А я безумный, безтолковой,
Летіль искать кручины новой!..»
И спаль страданій тяжкій сонь
Съ его души; живой, спокойный,
Переродился снова онъ,
На время бурей возмущень:
Такъ снова блещеть міръ нашъ стройный;
Въ огні закаленный булать
Такъ снова ярче во сто крать.

Пирують гости: рюмки, чаши Кругомъ обходять и гремять; И старики болгаютъ наши. И въ танцахъ юноши кинятъ Звучить протяжнымь, шумнымь громомь Музыка яркая весь день; Ворочаетъ веселье домомъ; Гостепрінино блещеть стнь. И поселянки молодыя Чету влюбленную дарять: Несуть фіалки голубыя, Несуть имъ розы огневыя, Ихъ убираютъ и шумять: «Пусть въкъ цвътутъ ихъ дин младые, Какъ тѣ фіалки полевыя! Сердца любовью да горять, Какъ эти розы огневыя!»

И въ упоеньи, въ нѣгѣ чувствъ Заранѣ юноша трепещетъ, И свѣтлый взоръ весельемъ блещетъ;

И безпритворно, безъ искусствъ, Оковы соросивъ принужденья, Вкушаетъ сердце наслажденья. И васъ, коварныя мечты, Боготворить ужъ онъ не станетъ, — Земной поклонникъ красоты. Но что-жъ опять его туманить? (Какъ непонятенъ человѣкъ!) Прощаясь съ ними онъ навѣкъ, Какъ бы по старомъ другѣ вѣрномъ, Грустить въ забвеніи усердномъ. Такъ въ заключеные школьникъ ждетъ, Когда желанный срокъ придетъ. . Тата къ концу его ученья — Онъ полонъ думъ и упоенья, Мечты воздушныя ведеть: Онъ независимый, онъ вольный, Собой и міромъ всёмъ довольный. Но, разставаяся съ семьей Своихъ товарищей, душой Делиль съ кемъ шалость, трудъ, покой, --И размышляеть онъ, и стонетъ, И съ невыразною тоской Слезу невольную уронитъ.

#### Эпилогъ.

Въ уединении, въ пустынт. Въ никъмъ незнаемой глуши. Въ моей невъдомой святынь. Такъ созидаются отнынъ Мечтанья тихія души. Дойдеть ли звукъ подобно шуму: Взволнуеть ли кого-нибудь: Живую юноши ли луму, Иль дѣвы пламенную грудь? Веду съ невольнымъ умиленьемъ Я преню тихую мою, II съ неразгаданнымъ волненьемъ Свою Германію пою. Страна высокихъ помышленій! Воздушныхъ призраковъ страна! О, какъ тобой душа полна! Тебя обнявь, какъ накій Геній. Великій Гётте бережеть, И чуднымъ строемъ прсиоприй Свѣваетъ облако заботъ.



# RILATN

Италія — роскошная страна! Но ней душа и стонетъ, и тоскуетъ; Она вся рай, вся радости полна, И въ ней любовь роскошная веснуетъ. Бажить, шумить задумчиво волна И берега чудесные цѣлуетъ; Въ ней небеса прекрасныя блестять; Лимонъ горитъ, и вветъ ароматъ.

И всю страну объемлетъ вдохновенье; На всемъ печать протекшаго лежитъ; И путникъ зрѣть великое творенье, Самъ пламенный, изъ сивжныхъ странъ сившитъ; Душа кипитъ, и весь онъ — умиленье, Въ очахъ слеза невольная дрожитъ; Онъ, погруженъ въ мечтательную думу, Внимаетъ дёлъ давно-минувшихъ шуму.

Здёсь низокъ міръ холодной суеты, Здёсь гордый умъ съ природы глазъ не сводить; И радужной въ сіяны красоты И жарче, и ясней по небу солнце ходить. И чудный шумъ, и чудныя мечты Здёсь море вдругь спокойное наводить: Въ немъ облаковъ мелькаетъ рѣзвый ходъ, Зеленый лѣсъ и синій неба сводъ. 4

А ночь, а ночь вся вдохновеньемъ дышетъ. Какъ синтъ земля, красой уноена! И страстно миртъ надъ ней главой колышетъ, Среди небесъ, въ сіяніи луна Глядитъ на міръ, задумалась и слышитъ, Какъ подъ весломъ проговоритъ волна; Какъ черезъ садъ октавы пронесутся, Плѣнительно вдали звучатъ и льются.

Земля любви и море чарованій!
Блистательный мірской пустыни садъ!
Тоть садъ, гдѣ въ облакѣ мечтаній
Еще живутъ Рафаэль и Торкватъ!
Узрю-ль тебя я, полный ожиданій?
Душа въ лучахъ, и думы говорять,
Меня влечетъ и жжетъ твое дыханье,
Я въ небесахъ весь звукъ и трепетанье!...



# КЛАССНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

#### 1.

### О томъ, что требуется отъ критики.

(Изъ теоріи словесности).

Что требуется отъ критики? вотъ вопросъ, котораго рѣшеніе слишкомъ нужно, (особливо) въ наши времена, когда благородная цёль критики унижена несправедливыми притязаніями, личными выходками и часто обращается въ позорную брань—(первое) слъдствіе необразованности, отсутствія истиннаго просвъщенія. — Первая, главная принадлежность, безъ которой критика не можетъ существовать, это-безпристрастіе, но нужно, чтобы оно правилось умомъ зоркимъ, истиннопросвещеннымъ, могучимъ вполне отделить прекрасное отъ неизящнаго. Критика должна быть строга, чтобы тымь болже дать ціны прекрасному, потому что просвіченной писатель не ищеть безотчетной похвалы и славы, но требуеть, чтобы она была опредвленна умомъ строгимъ и върно понявшимъ его мысль, его твореніе; она должна быть благопристойна, чтобы ни одно выражение оскорбительное не вкралось, черезъ то уменьшающее достоинство критики и заставляющее думать, что рецензентомъ водила какая-нибудь вражда, злоба, недоброжелательство. Слёдственно отсутствіе личности также необходимо для критики. Наконецъ, послъднее: нужно. чтобы перомъ рецензента, или критика правило истинное желаніе добра и пользы, оно должно отдушевлять вст его изысканія и разборы и быть всегда его неизміннымъ водителемъ, какъ высокій, божескій характеръ души просвъщеннаго мыслителя.



Изложить законные обряды апелляціи, какъ изъ нижешихъ инстанцій въ высшую и въ Департ. Сената.

(Изъ Русскаго права).

Когда недовольны рашеніемь присутственныхъ мастъ нижинихъ инстанцій, тогда им'ьють право подавать прошеніе въ настанцію высшую — въ Гражданскую Палату въ томъ, что дѣло ихъ право и резолюція ипжинуть инстанцій несправедлива — это называется апелляціею. При внесеній ея въ Гражд. Палату нужно внесть и пошлину исковыхъ 12 рублей, послѣ чего Гражданская Палата требуетъ изъ нижшей инстанціи все діло и різшить сама. По прежде еще внесенія апслиціп онъ должень внесть въ нижшую инстанцію 25 рублей въ залогъ. Если недоволенъ и рвиненіемъ гражданской налаты, тогда имветь право апеллевать въ Сенатъ, внесии въ Гражд. Налату въ залогъ 200 рублей. Вмъстъ съ анелляціею онъ представляетъ и свидътельство въ томъ, что апелляціонный искъ производился въ срокъ, положенный для сего. Сенатъ, взыскавни 12 ношлинныхъ, принявши анелляцію и свидѣтельство, судить въ собраніи Сената единогласно; когда же н'ять, собираетъ чрезвычанное общее собраніе, и рѣшится большинствомъ голосовъ, когда двѣ трети согласны. — Но если генераль-прокурорь не согласень съ сенаторами, то отъ него требують изложение причинь, после чего онъ рышить уже самъ или обще съ Государс. Совътомъ.



# ДВѢ ГЛАВЫ ИЗЪ МАЛОРОССІЙСКОЙ ПО-ВѢСТИ "СТРАШНЫЙ КАБАНЪ".

Ι.

### учитель.

Прибытіе новаго лица въ благословенныя мѣста голтвянскія наділало боліве шуму, нежели пронесшіеся за два года предъ тамъ слухи о прибавка рекрутъ, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую изъ Крыма украинскими стеновиками. Въ шинкъ, по улицамъ, на мельниць, въ винокурнь только и рьчей было, что про прівзжаго учителя. Догадливые политики въ сърыхъ кобенякахъ и свитахъ, пуская дымъ себѣ подъ носъ съ самымъ флегматическимъ видомъ, пытались опредёлить вліяніе такого лица, которому судьба, казалось, при рожденін указала высоту, чуть-чуть не надъ головами ветхъ мірянъ, которое живеть въ нанскихъ нокояхъ и объдаеть за однимъ столомъ съ обладательницею пятидесяти душъ ихъ селенія. Поговаривали, что званія учителя для него мало, что, безъ всякаго сомивнія, вліяніе его будеть накинуто и на хозяйственную систему; но крайней мфрф, уже, вфрно, не отъ другого кого-либо будеть завистть наряжение нодводь, отпускъ муки, сала и проч. Ифкоторые съ значительнымъ видомъ давали заметить, что едва ли и самъ приказчикъ не будетъ теперь нулемъ. Одинъ только мирошникъ \*), Солоній Чубко, дерзнуль утверждать, что старшинамъ со стороны его нечего опасаться, что готовъ онъ держать закладъ объ новой шапкѣ изъ сърыхъ ръшетиловскихъ смушковъ, если смыслитъ учитель, какъ остановить иятерню и поворотить застоявшійся жерновъ. По важная осанка, блистательное торжество надъ

у Мельипаъ.

дьячкомъ, громоподобный басъ, приведшій въ умиленіе всёхъ прихожанъ, живы были во всеобщей намяти, и выгодное мисніе объ учитель подтверждалось. И если въ честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, за то любезныя сожительницы ихъ не ударали себя лицомъ въ грязь: одаренныя тыть звонкимъ и произительнымъ языкомъ, который, по неисповъдимымъ вельніямъ судьбы, у женщинъ почти вчетверо быстрые поворачивается, нежели у мужчинъ, онь гибко развертывали его въ опроверженіе и защиту достоинствъ учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемыя взвизгиваньемъ и бранью, раздавались по мирнымъ закоулкамъ села Мандрыкъ. А какъ почтеннѣйшія обитательницы его имѣли похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицамъ то и дѣло, что находили кумушекъ, уцѣпившихся такъ илотно другъ за друга, какъ подлинало цѣпляется за счастливца, какъ скряга за свой боковой карманъ, когда улица уходитъ въ глушь и одинокій фонарь отливаетъ потухающій свѣтъ свой на палевыя стѣны уснувшаго города. Болѣе всего доставалось муженькамъ, пытавшимся разнимать ихъ: очинки, черенья какъ градъ летѣли имъ на голову, и часто раздраженная кумушка, въ пылу своего гнѣва, вмѣсто чужого, колотила собственнаго сожителя.

Въ это время педагогь нашъ почти освоился въ домѣ Анны Ивановны. Онъ принадлежаль къ числу тѣхъ семинаристовъ, убоявшихся бездны премудрости, которыми \*\*\*ская семинарія снабжаєть не слишкомъ зажиточныхъ панковъ въ Малороссій, рублей за сто въ годъ, въ качествѣ домашняго учителя.—Впрочемъ, Иванъ Осиповичъ дошель даже до богословія и залетѣль бы не вѣсть куда, вѣроятно, еще далѣе, если бы не шалуны его товарищи, которые безпрестанно подсмѣивались надъ усами и колючею его бородой. Съ годами, когда одни выходили совсѣмъ, а на мѣсто ихъ поступали моложе и моложе — ему, наконецъ, не давали прохода: то бросали цѣнкимъ репейникомъ въ бороду и усы, то привѣшивали сзади побрякушки. то

нудрили ему голову нескомъ или подсынали въ табакерку его чемерки, такъ что Иванъ Осиновичъ, наскуча быть безмолвнымъ зрителемъ безирестанно мѣнявшагося вѣтренаго ноколѣнія и дѣтской игрушкой, принужденъ былъ бросить семинарію и опредѣлиться на ваканцію \*).

Перемещение это сделало важную эноху и переломъ въ его жизни. Безпрестанныя насмёшки и проказы шалуновъ замѣстило, наконецъ, какое-то почтеніе, какая-то особенная пріязнь и расположеніе. Да и какъ было не почувствовать невольнаго почтенія, когда онъ появлялся, бывало, въ праздникъ въ своемъ свътлосинемъ сюртукъ, —замътъте: въ свътлосинемъ сюртукъ, это немаловажно. Долгомъ поставляю надоумить читателя, что сюртукъ вообще (не говоря уже о синемъ), будь только онъ не изъ смураго сукна, производить въ селахъ, на благословенныхъ берегахъ Голтвы, удивительное вліяніе: гдв ни показывается онъ, тамъ шапки съ самыхъ неповоротливыхъ головъ нерелетаютъ въ руки, и солидныя, вооруженныя черными, сёдыми усами, загорвынія лица отміривають въ поясь почтительные поклоны. Всехъ сюртуковъ, полагая въ то число и хламиду дьячка, считалось въ селѣ три; но какъ величественная тыква гордо громоздится и заслоняеть прочихъ поселенцевъ богатой бакши \*\*), такъ и сюртукъ нашего пріятеля затемняль прочихъ собратьевъ своихъ. Болѣе всего придавали ему прелести большія костяныя пуговицы, на которыя толпами заглядывались уличные ребятишки. Не безъ удовольствія слышаль нашь щеголеватый наставникь юношества, какъ матери показывали на нихъ груднымъ ребятамъ, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: уяця, уяця! \*\*\*) За столомъ пріятно было видёть, какъ чинно, съ какимъ умиленіемъ, почтенный наставникъ, завѣсившись салфеткой, отправляль всеобщій процессь житейскаго насыщенія. Ни

<sup>\*)</sup> Эти слова въ украинскихъ семинаріяхъ значать: пойти въ до-

<sup>\*\*)</sup> Нива, засъянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.

<sup>\*\*\*)</sup> Xopomo! Xopomo!

слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь переселялся онь, казалось, въ свою тарелку. Опорожнивъ ее такъ. что никакія принадлежащія къ гастрономій орудія, какъ-то: вилка и ножъ, ничего уже не могли захватить, отръзывалъ онъ ломгикъ хлъба, вздъвалъ его на вилку и этимъ орудіемь проходиль въ другой разъ по тарелкѣ, послѣ чего она выходила чистою, будто изъ фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружныя достоинства, выказывавшія въ немъ знаніе тонкихъ обычаевъ світа, и читатель дасть больной промахъ, если заключить, что туть-то были и вев способности его. Почтенный педагогъ имълъ необъятныя для простолюдина свёденія, изъ которыхъ иныя держаль подъ секретомъ, какъ-то: составление лъкарства противъ укушенія бішеных собакъ, искусство окрашивать посредствомъ одной только дубовой коры и острой водки въ лучшій красный цвътъ. Сверхъ того, онъ собственноручно приготовлялъ лучную ваксу и чернила, выразываль для маленькаго внучка Анны Ивановны фигурки изъ бумаги: въ зимніе вечера моталъ мотки и даже прялъ.

Удивительно ли, если съ такими дарованіями сділалея онъ необходимымъ человъкомъ въ домъ, если вся дворня была безъ ума етъ него, несмотря, что лицо его и окладомъ. и цветомъ совершенно походило на бутылку, что огромнъйшій роть его, котораго дерзкимъ покушеніямъ едва полагали преграду оттопырившіяся уши, поминутно строиль гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имъли цвътъ яркой зелени,--глаза, какими, сколько миъ извѣстно, ни одинъ герой въ лѣтописяхъ романовъ не былъ одаренъ. Но, можетъ-быть, женщины видятъ болве насъ. Кто разгадаетъ ихъ? Какъ бы то ни было, только и сама старушка, госножа дома, была очень довольна свёдёніями учителя въ домашнемъ хозяйствѣ, въ умѣніи дѣлать настойку на шафранѣ и herba rabarbarum, въ искусномъ разматыванін мотковъ и вообще въ великой наукв жить въ свѣть. Ключищь болье всего нравился щегольской сюртукъ его и умънье одъваться: вирочемъ, и она замътила, что учитель имблъ удивительно умильный видъ, когда изволилъ молчать или кушать. Маленькаго внучка забавляли до чрезвичайности бумажные ибтухи и человфчки. Самъ кудлатый Бровко, едва только завидитъ, бывало, его, выходящаго на крыльцо, какъ, ласково номахивая хвостомъ своимъ, нобфжитъ къ нему навстрфчу и безъ церемоніи цфлуетъ его въ губы, если только учитель, забывъ важность, приличную своему сану, соизволитъ присфсть подъ величественнымъ фронтономъ. Одни только два старшіе внука и домашніе мальчишки, съ которыми проходиль онъ Азъ—Ангель, Архангель, Буки—Богь, Божество, Богородица,—боялись краснорфчивыхъ лозъ грознаго педагога.

Въ краткое пребывание свое, Иванъ Осиновичъ усиблъуже и самъ едилать свои наблюденія и заключить въ головь своей, будто на вогнутомъ стекль, миньятюрное отраженіе окружавшаго его міра. Первымъ лицомъ, на которомъ остановилось почтительное его наблюдение, какъ, върно, вы догадаетесь, была сама владьтельница помъстья. Въ лицъ ея, тронутомъ рѣзкою кистью, которою время съ незанамятныхъ временъ расписываетъ родъ человфческій и которую. Богъ знаетъ съ какихъ поръ, называютъ морщиною, въ темнокофейномъ ея капотъ, въ ченчикъ (покрой котораго утратился въ толив событій, знаменовавшихъ XVIII-е стольтіе), въ коричневомъ шушунь, въ башмакахъ безъ задковъ, глаза его узнали тотъ періодъ жизни, который есть слабое повтореніе минувшихъ, холодный, безцвътный переводъ созданій пламеннаго, кипящаго въчными страстями поэта, — тотъ періодъ, когда воспоминаніе остается человъку, какъ представитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесять лать гонять холодъ въ нъкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія. Впрочемъ, въчныя заботы и страсть хлонотать и всколько одушевляли потухшую жизнь въ чертахъ ея, а бодрость и здоровье были върною порукою еще за тридцать лътъ впередъ. Все время отъ ияти часовъ утра до шести вечера, то-есть, до времени

успокоенія, было безпрерывною цілью занятій. До семп часовъ утра уже она обходила всв хозяйственния заведенія, отъ кухни до погребовъ и кладовыхъ, уситвала побраниться съ приказчикомъ, накормить куръ и доморощенныхъ гусей, до которыхъ она была охотница. До объда, которыи не бываль позже двінадцати часовь, завертывала въ пскарню и сама даже некла хлюбы и особеннаго рода крендели на меду и на яйнахъ, которыхъ одинъ запахъ производиль непостижимое волнение въ недагогъ, страстно привязанномъ ко всему, что питаетъ душевную и телесную природу человска. Время отъ объда до вечера мало ли чемъ заняться хозяйкь?--красить шерсть, марять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько снособовъ, секретовъ, домашнихъ средствъ производится въ это время въ дъйство! Отъ наблюдательнаго взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не одивани се едно алижелон умотом и лейвилодит видо вржуги разсыпаться, разумбется, сколько позволяла природная его заствичивость, въ похвалахъ необыкновенному ся искусству и знанію хозяйничать, и это, какъ послі увиділь онъ, послужило ему въ пользу: почтенная старушка до тѣхъ поръ не закупоривала сладкихъ наливокъ и варенья, покамъстъ Иванъ Осиновичъ, отвідавъ, не объявляль превосходной доброты того и другого. Всв прочія лица стеяли въ твил предъ этимъ свътиломъ такъ, какъ всъ строенія во дворь. казалось, пресмыкались предъ чуднымъ зданіемъ съ великоланнымь его фронтономъ. Только для глазъ пронырливаго наблюдателя замътны были ихъ взаимныя соотношенія и особенный колорить, обозначавшій каждаго, и тогда сму стирывалось, словно въ муравыномъ рою, въчное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шумъ. И педагогъ нашъ, какъ мы уже видъли, умълъ угодить на вкусъ всіхъ и, какъ могучій чародій, приковать къ себі всеобщее почтеніе.

Непонятны только были причины, заставившія его сблизиться съ кухмистеромь. Высокое ли уваженіе, которое

Иванъ Осиповичъ невольно чувствовалъ къ его искусству, другое ли какое обстоятельство-мы этого не беремся рышить. Довольно, что не прошло двухъ дней — и въ Мандрыкахъ воскресли Орестъ и Инладъ новаго міра. Но еще непонятне была власть кухмистера надъ нашимъ педагогомъ, такъ что отъ природы скромный, застфичивый учитель, не бравшій ничего въ роть, кромѣ лѣкарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно илелся за нимъ по шинкамъ и по всемъ закоулкамъ, куда разгульный кухмистеръ нашъ показывалъ только носъ свой. Ивану Осиновичу правилось романическое положение его мъстопребыванія. Скоро осмотръль онъ обступившіе въ неровный кружокъ просторный господскій дворь-кухню, саран, амбары, конюшни и кладовыя, съ особеннымъ удовольствіемъ остановился на густо-разросшемся садъ, котораго гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увънчанные чудесными сновидьніями, или, вдругь освободясь отъ грёзъ, рѣзали вѣтвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздухъ, и тогда по листамъ ходили непонятныя рѣчи, и мѣрныя величественныя движенія всего ихъ тѣла напоминали древнихъ лицедвевъ, вызывавшихъ на поприще Мельпомены великія тіни усопшихъ. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лѣпились около не столь высокопарныхъ жильцовъ сада, за то увѣшанныхъ съ ногъ до головы грушами и яблоками, которыми кипитъ роскошная Украйна. Отсюда продирались они къ кухив, за которою стлались плантацін гороху, канусты, картофелю и вообще всёхъ зелій, входящихъ въ микстуру деревенской кухни. Не безъ особеннаго удовольствія вошель онъ въ чистую, опрятно выбъленную и прибранную комнату, определенную для его помещенія, съ окошкомь, глядевшимь на прудъ и на лиловую, окутанную туманомъ, окрестность.

Мы имѣли уже случай замѣтить нѣчто о вліяніи нашего учителя на мандрыковскихъ красавицъ: потупленные взгляды, перешептываніе, низкіе поклоны показывали, что овладѣніе кмъ считала каждая изъ нихъ немаловажнымъ дѣломъ. Впро-

чемъ, не мъщаетъ припомнить любезному читателю, что на Иванъ Осиповниъ былъ синій фабричнаго сукна сюртукъ съ черными, величиною съ большой грошъ, костяными иуговицами: и такъ, ему очень было простительно перетолковать въ свою пользу перемигиванья чернобровыхъ проказимиъ. По, къ счастью или несчастью, чувство, такъ много извъстное обдиому человъчеству, наносившее ему съ незанамятныхъ временъ море нестеринмыхъ мукъ. не касалось нашего недагога. Въ этомъ случав Иванъ Осиповичъ былъ настоящій стоикъ и, несмотря на то, что не дошель еще до философіи, онъ твердо зналъ, что ни одинъ изъ философовъ, начиная отъ Сенеки. Сократа и до лектора \*\*\*ской семинарін, не ставиль ни во что причудливую половину человъческаго рода: ergo, любви не существуеть. Такія положенія, обратившіяся у него, наконець, въ правила, были тверды, слишкомъ тверды... Homo proponit. Deus disponit, говариваль часто лекторь завеской семинаріи, отсчитывая удары линейкою лънивымъ своимъ слушателямъ; а потому и мы въ следующей главе увидимъ небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философію учителя и надвинувшее облако недоразуменія на умъ его. доселе неуклонно шествовавийй стезею своихъ великихъ наставниковъ и бивній ровнымъ пульсомъ въ своей бутылкообразной сферф.

### II.

# УСПЪХЪ ПОСОЛЬСТВА.

(Кухмистеръ, песмотря на собственную сердечную рану, внезанно полученную имъ при видъ мывшейся на берегу пруда Катерины, ръзнается исполнить данное имъ учителю объщаніе и быть послапнитомъ и представителемъ его страсти. Съ такимъ памъреніемъ отправляется онъ въ хату козака Харька Потылицы).

Окончивъ туалетъ свой, Онисько не безъ боязяи и тайнаго удовольствія переступилъ черезъ порогъ. Бѣсъ какъ будто нарочно дразнилъ его (самъ онъ послѣ признавался въ этомъ), поминутно рисуя передъ нимъ стройныя ножки сосѣдки. «Эхъ. если бы не учитель!» повторялъ онъ нѣсколько разъ самъ себѣ: «ну. что бы задумать ему немного незже влюбиться?..» И, въ задумчивости, тихими шагами онъ мѣрялъ широкій выгонъ, по которому бѣжала его дорога. Разноголосный дай прорѣзалъ облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, какъ дикія утки, переполошась, разлетѣлись во всѣ стороны. Поднявъ глаза, увидѣлъ онъ, что далѣе итти некуда. Передъ нымъ торчали ворота, сквозь которыя, какъ сквозъ транспарантъ, свѣтилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце въ немъ вспрыгнуло... и бѣлокурая красавица, разгоняя хворостиной докучныхъ собакъ, встрѣтила его, отворяя ворота.

Іворъ Харька представляль собою большой, на покатости къ пруду, квадратъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ илетнемъ. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо въ чисто выбъленную хату съ большими, неровной величины, окнами, съ почернъвшею отъ старости дубовою дверью, съ низенькимъ изъ глины фундаментомъ (присъбою), обремененнымъ, по обыкновенію малороссіянъ, бѣльемъ. мисками и какимъ-нибудь инвалидомъ-горшкомъ, которому, несмотря на раны и увѣчье, не даютъ отставки и, въ награду за ревностную службу, наливаютъ помоями. По сторонамъ избы стояли съ растрепанными крышами хлѣвы и амбары. Изъ-за хаты возвышалось гумно; изъ-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверхъ которой уже ходили только один облака и плавали голуби. Къ пруду, какъ богатая турецкая шаль, развернулся огородъ козака. Кучн соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходомъ Ониська. Полагая, что его, безъ всякаго сомнѣнія, завлекла нужда къ ея отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила съ нѣкоторою застѣнчивостью: «Батька нѣтъ дома, да врядъ ли и къ вечеру будетъ!»

«Нехай ему такт легенько икнеться, якт зт тыну ввирветься! Что бы я быль за олухъ Царя небеснаго, когда бы сталь убирать постную кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанѣ?» Бѣлокурая красавица остановилась въ недоумѣніи, не зная, какъ понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лицѣ ея и ожидала, казалось, изъясненія.

Кухмистеръ почувствовалъ самъ, что выразился не совстветмъ ясно и притомъ помянулъ отца ея немного шероховатыми словами; онъ продолжалъ: «Иелегкая понесла бы меня къ батыкъ, когда есть такая хорошенькая дочка».

«А, вотъ что!» проговорила Катерина, усмѣхнувшись и покраснѣвъ. «Милости просимъ!» и пошла впередъ его къдверямъ хаты.

Дъвушки въ Малороссіи имѣютъ гораздо болъе свободы, нежели гдѣ-либо, и потому не должно показаться удивительнымъ, что красавица наша, безъ вѣдома отца, принимала у себя гостя. «Ты пѣшкомъ сюда пришелъ, Онисько?» спросила она его, садясь на присъбъ у дверей хаты и стараясь принять степенный видъ, хотя лукавая улыбка явно измѣняла ей и заставляла противъ воли ноказать рядъ красивыхъ зубовъ.

«Какъ ибшкомъ?—Что за нелегкая! неужели она знастъ про вчерашнее?» подумалъ кухмистеръ.—«Безъ всякаго сомнънія, пъшкомъ, моя красавица. Чортъ ли бы заставилъ меня запрягать нарочно панскаго *инъдого*, чтобы только перетащиться изъ одного двора въ другой!»

«Однакожъ отъ кухни до коморы не такъ-то далеко».

Туть, не удержавшись болье, она захохотала.

«Истъ, илутовка! самъ лукавый не хитре этой девки!» повторилъ самъ себе несколько разъ кухмистеръ и громогласно послалъ учителя къ чорту, позабывъ и пріязнь, и дружбу ихъ.

«Однакожъ, мел красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорѣли на сковородѣ караси съ свѣжепросольными оленками, лишь бы только ты еще разъ этакъ засмѣялась».

Сказавъ это, кухмистеръ не утеривлъ, чтобъ не обнять ее.

«Вотъ этого-то я ужъ и не люблю!» вскрикнула, покраснъвъ, Катерина и принявъ на себя сердитый видъ. «Ей Богу, Онневко, если ты въ другой разъ это сдълаешь, то я прямехонько нущу тебф въ голову вотъ этотъ горшокъ».

При семъ словѣ, сердитое личико немного прояснѣло и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорило ясно: «я не въ состояніи буду этого сдѣлать».

«Полно же, полно! не возомъ зацъпилъ тебя. Есть изт чего сердиться! какъ будто, Богъ знаетъ, какая бѣда—обнять красную дѣвушку».

«Смотри. Онисько: я не сержусь», сказала она, садясь кемного отъ него подалъе и принявъ снова веселый видъ. «Да что ты, послышалось мнъ, упомянулъ про учителя?»

Тутъ лицо кухмистера сдѣлало самую жалкую мину и, по крайней мѣрѣ, на вершокъ вытянулось длиннѣе обыкновеннаго. «Учитель... Иванъ Осиповичъ, то-есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, какъ будто послѣ запеканки, слова глотаются прежде, нежели успѣваютъ выскочить изо рта. Учитель... вотъ что я тебѣ скажу, сердце! Иванъ Осиповичъ вклепался\*) въ тебя такъ, что... ну, словомъ—разсказать нельзя. Кручинится да горюетъ, какъ покойная бурая, которую пани купила у жида, и которая околѣла послѣ запала. Что дѣлать? сжалился надъ бѣднымъ человѣкомъ: иришелъ наудачу похлонотать за него».

«Хорошую же ты выбраль себѣ должность!» прервала Катерина съ нѣкоторою досадой. «Развѣ ты ему сватъ, кли родичъ какой? Я совѣтовала бы тебѣ еще набрать изо всего околотка бродягъ къ себѣ въ кухню, а самому отправиться по-міру выпрашивать подъ окнами для нихъ милостыни».

«Да это все такъ; однакожъ я знаю, что тебѣ любо, и слишкомъ любо, что вздумалось учителю приволокнуться»...

«Мнѣ любо? Слушай, Онисько: если ты говоришь съ тѣмъ, чтобы посмѣяться надо мною, то съ этого мало теоѣ прибудетъ. Стыдно теоѣ же, что ты обносишь оѣдную дѣвушку! Если же виравду такъ думаешь, то ты, вѣрно, уже наиглупѣйшій изо всего села. Слава Богу, я еще не ослѣпла; слава Богу, я еще при своемъ умѣ... Но ты не съ дуру

<sup>\*)</sup> То-есть, влюбился.

это сказаль: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, върно, думаль... Ивть, ты недобрый человъкъ!»

Сказавъ это, она отерла шитымъ рукавомъ своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардъвшейся щечкъ, будто надающая звъзда по теплому вечернему небу.

«Чортъ побери всѣхъ на свѣтѣ учителей!» думалъ про себя Онисько, глядя на зардѣвшееся личико Катерины, на которомъ попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила съ непріятнымъ чувствомъ и наконецъ разсѣяла его.

«Убей меня громъ на этомъ самомъ мѣстѣ!» вскричалъ онъ, наконецъ, не могши преодолѣть внутренняго волненія и обхватывая одной рукою кругленькій станъ ея: «если я не такъ же радъ тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, какъ старый Бровко, когда я вынесу ему помои».

«Пашелъ, чему радоваться! поэтому ты станешь еще болъе скалить зубы, когда услышишь, что почти всъ дъвушки нашего села говорятъ то же».

«Ифтъ, Катерина, этого не говори. Девунки-то любятъ его. Намедни шли мы съ нимъ черезъ село, такъ то и дело, что выглядываютъ изъ-за илетня, словно лягушки изъ болота. Глянь направо—такъ и пропала, а съ левой стороны выглядываетъ другая. Только дьяволъ побери ихъ вмёсть съ учителемъ! Я бы отдалъ штофъ лучшей третьепробной водки, чтобъ узнать отъ тебя. Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свътъ не вышла за пьяницу. Кому любо жить съ нимъ? Песчастная доля семьъ той, гдъ выберется такой человъкъ; въ хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодныя дъти плачутъ... Нътъ, нътъ, нътъ! Пусть Богъ милуетъ! Дрожь обдаетъ меня при одной мысли объ этомъ»...

Туть прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Какъ осужденный, съ поникнутою головою, погрузился кухмистеръ въ свое протекшее. Тяжелыя думы, порожденія тайшаго угрызенія сердечнаго, вырѣзывались на лицѣ его п показывали ясно, что на душ'в у него не слишкомъ было радостно. Пронзительный взоръ Катерины, казалось, прожигалъ его внутренность и подымаль наружу всв разгульные поступки, проходившіе передъ нимъ длинною, почти безконечною цѣнью.

«Въ самомъ дѣлѣ, на что я нохожъ? кому угодно житье мое? только что досаждаю паніи. Что я сдѣлалъ до сихъ поръ такого, за что бы сказалъ мнѣ спасибо добрый человѣкъ? Все гулялъ, да гулялъ! Да гулялъ ли когда-нибудь такъ, чтобы и на душѣ, и на сердцѣ было весело? Напьешься, какъ собака, да и протрезвишься тоже, какъ собака, если не протрезвятъ тебя еще хуже. Нѣтъ! прахъ возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философскія разсужденія съ самимъ собою, и потому, положивъ на илечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли. Онисько, ты не станешь болье пить?»

«Не стану, мое *серденько!* не стану: пусть ему всякая всячина! Все для тебя готовъ сдёлать».

Дѣвушка посмотрѣла на него умильно, и восхищенный кухмистеръ бросился обнимать ее, осыпая градомъ поцѣлуевъ, какими давно не оглашался мирный и спокойный огородъ Харька.

Едва только влюбленные поцѣлуи успѣли раздаться, какъ звонкій и пронзительный голосъ страшнѣе грома поразиль слухъ разнѣжившихся. Поднявъ глаза, кухмистеръ съ ужасомъ увидѣлъ стоявшую на плетнѣ Симониху.

«Славно! славно! Ай, да ребята! У насъ по селу еще и не знаютъ, какъ парни цѣлуются съ дѣвками, когда батька нѣтъ дома! Славно! Ай, да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжетъ поговорка: въ тихомъ омутѣ черти водятся. Такъ вотъ что дѣется! такъ вотъ какія шашни!..»

Со слезами на глазахъ принуждена была красавица уйти въ хату, зная, что ничѣмъ инымъ нельзя было избавиться отъ ядовитыхъ рѣчей содержательницы шинка.

«Типунъ бы тебѣ подъ языкъ, старая вѣдьма!» проговорилъ кухмистеръ: «тебѣ какое дѣло?»

«Мить какое двло?» продолжала неутомимая шинкарка: «вотъ прекрасно! Парни изволять лазить черезъ плетни въ чужіе огороды, дівки подманивають къ себі молодцовъ,—и мить нівть діла! Пзволять женихаться, цізуются,—и мить нівть діла! Ты слышаль ли, Карпо?» вскричала она, быстро оборотясь къ мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что вниманія, шель, помахивая батогомъ, впереди такъ же медленно выступавшей коровы: «слышаль ли ты? постой, на минуточку. Туть такая исторія. Харькова дозка...»

«Тьфу, дьяволь!» вскричаль кухмистерь, илюнувь въ сторону и потерявь последнее теривніе. «Самъ сатана перерядился въ эту бабу. Постой. Яга! разве не найду уже, чемъ отплатить тебь».

Тутъ кухмистеръ нашъ занесъ ногу на илетень и въ одно мгновеніе очутился въ панскомъ саду.

Было уже не рано, когда онъ пришелъ на кухню и принялся стряпать ужинъ. Евдоха, однакожъ, не могла не замътить во всемъ необыкновенной его разсъянности. Часто задумчивый кухмистеръ подливалъ уксусу въ сметанную кашу или съ важнымъ видомъ надвигалъ свою шанку на вертелъ и хотълъ жарить ее вмъсто курицы. За ужиномъ. Анна Ивановна никакъ не могла попять, отчего каша была кисла до невъроятности, а соусъ такъ переселенъ, что не было никакой возможности взять въ ротъ. Единственно только изъ уваженія къ понесеннымъ имъ въ тотъ день трудамъ оставили его въ покоъ: въ другое время это не прошло бы даромъ нашему герою.

«Ивть, господинь учитель!» твердиль онь, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая подь голову свою куртку: «не видать вамъ Катерины, какъ ушей своихъ!» И, завернувъ голову, какъ доморощенный гусь, погрузился въ мечты, а съ ними и въ сонъ.

# женщина.

«Адское порожденіе! Зевсъ Олимпіецъ! О! ты неумолимъ въ своей ярости! Ты захотьлъ наслать бичъ на міръ, ты извлекъ весь ядъ, незамьтно разлитый въ ньдрахъ прекрасной земли твоей, сжалъ его въ одну каплю, гньвно бросилъ ее свътодарною десницей и отравилъ ею чудесное твореніе свое: ты создалъ женщину! Тебъ завидно стало бъдное счастіе наше; тебъ не желалось, чтобы человькъ источалъ въчное благословеніе изъ ньдръ благодарнаго сердца; пусть лучше проклятіе сверкаетъ на преступныхъ устахъ его... Ты создалъ женщину!»

Такъ говорилъ, представъ передъ Платона, Телеклесъ, юный ученикъ его. Глаза его кидали пламя; по щекамъ бушевалъ пожаръ, и дрожащія губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его съ негодованіемъ откидывала пурпуровыя волны богатой одежды, и разстегнутая пряжка небрежно висѣла на дѣвственной груди юноши.

«Что, мой божественный учитель? не ты ли представляль намъ ее въ богоподобномъ, небесномъ облачений? Не твои ли благоуханныя уста лили дивныя рѣчи про нѣжную красоту ея? Не ты ли училъ насъ такъ иламенно, такъ невещественно любить ее? Нѣтъ, учитель! твоя божественная мудрость еще младенецъ въ познаніи безконечной бездны коварнаго сердца. Нѣтъ, нѣтъ! и тѣнь свирѣнаго опыта не обхватывала свѣтлыхъ мыслей твоихъ: ты не знаешь женщины».

Огненныя слезы брызнули изъ глазъ его; окутавъ голову хитономъ и закрывъ лицо руками, прислонился онъ къ мраморной колоннѣ, на которой роскошно покоилось богатос коринеское оглавіе, осыпанное искрами лучей. Глубокій, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди юпоши, какъ будто всѣ тайные нервы души, всѣ чувства и все, что находится внутри человѣка, издало у него скорбные звуки, и звуки

эти прошли потрясеніемъ по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, въ безсиліп разсказать безсмертныя, въчныя муки души, переродилась въ одинъ бользненный стонъ.

Между тыть вдохновенный мудрець въ безмолвін разсматриваль его, выражая на лиць своемь думы, еще напечатльнныя прежнимь высокимь размышленіемь. Такъ остатки дивнаго сновидьнія долго еще не разстаются и мышаются съ началами идей, покамысть человыкь совершенно не входить въ мірь дыйствительности. Свыть сынался роскошнымь водопадомь чрезь смылое отверстіе въ куполь на мудреца и обливаль его сіяніемь: казалось, въ каждой вдохновенной черть лица его свытилась мысль и высокія чувства.

«Умћешь ли ты любить, Телеклесь?» спросилъ онъ спокойнымъ голосомъ.

«Умѣю ли любить я!» быстро подхватиль юноша: «спроси у Зевса, умѣеть ли онъ маніемъ бровей колебать землю. Спроси у Фидія, умѣеть ли онъ мраморъ зажечь чувствомъ и воплотить жизнь въ мертвой глыбѣ. Когда въ жилахъ монхъ кипитъ не кровь, но острое пламя, когда всѣ чувства, всѣ мысли, я весь перерождаюсь въ звуки, когда звуки эти горятъ и душа звучитъ одною любовью, когда рѣчи моп—буря, дыханіе — огонь... Иѣтъ, нѣтъ! я не умѣю любить! Скажи же мнѣ, гдѣ тотъ дивный смертный, кто обладаетъ этимъ чувствомъ? Ужъ не открыда ли премудрая Ипоія это чудо между людьми?»

«Бѣдный юноша! Вотъ что люди называютъ любовью! Вотъ какая участь готовится для этого кроткаго существа. въ которомъ боги захотѣли отразить красоту, подарить міру благо и въ немъ показать свое присутствіе на земль! Бѣдный юноша! Ты бы сжегъ своимъ раскаленнымъ дыханіемъ это кроткое существо, ты бы возмутилъ бурею страстей это чистое сіяніе! Знаю, ты хочешь говорить миѣ объ измѣнѣ Алкинои. Твои глаза были сами свидътелями... но были ли они свидътелями твоихъ собственныхъ мятежныхъ движеній, совершавшихся въ то время во глубинѣ души твоей? Высмотрѣлъ ли ты напередъ себя? Не весь ли бунтъ страстей

кинфль въ глазахъ твоихъ? а когда страсти узнавали истину? Чего хотять люди? они жаждуть вфинаго блаженства, безконечнаго счастія, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить ихъ дътски разрушить все медленно строившееся зданіе! Пусть глазами твоими смотрила сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною пзивной. Но вопроси свою душу: что быль ты, что была она въ то время, когда ты и жизнь, и счастіе, и море восторговъ находилъ въ алкинонныхъ объятіяхъ? Переверни огненные листы своей жизни, и найдешь ли ты хотя одну страницу краснорвчивве, божественнве той? Захотвль ли бы ты взять вев драгоценные камни царей персидскихъ, все золото Ливіи за тъ небесныя мгновенія? И что противъ нихъ и первая почесть въ Аопнахъ, и верховная власть въ народъ! И существо, которое, какъ Прометей, все, что ни исхитило прекраснаго отъ боговъ, принесло въ даръ тебъ, водворило небо со свътлыми его небожителями въ твою душу, - ты поражаешь преступнымъ проклятіемъ, когда вся твоя жизнь должна переродиться въ благодарность, когда ты долженъ весь вылиться слезами, и умиленіемъ, и кроткимъ гимномъ жизнедавцу Зевесу, да продлитъ прекрасную жизнь ея, да отвъеть облако печали отъ свътлаго чела ся.

«Устреми на себя испытующее око: чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталъ нынѣ, съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ вѣчность въ божественныхъ чертахъ Алкинои; сколько новыхъ тайнъ, сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадалъ ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся ближе къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину. Посмотри на роскошныхъ персовъ: они переродили своихъ женщинъ въ рабынь, и что же? имъ недоступно чувство изящнаго — безконечное море духовныхъ наслажденій. У нихъ не выбъется изъ сердца искра при видѣ богини Праксителевой; восторженная душа ихъ не заговоритъ съ безсмертною душою мрамора и не найдетъ отвѣтныхъ звуковъ. Что женщина? —Языкъ боговъ! Мы дивимся кроткому, свѣт-

лому челу мужа: но не подобіе боговъ созерцаемъ въ немъ: мы видимъ въ немъ женщину, мы дивимся въ немъ женщинт, и въ ней только уже дивимся богамъ. Она поэзія! она мысль. а мы только воплощение ея въ дъйствительности. На насъ горять ен внечатлітнія, и чёмъ сильнее и чёмъ въ большемъ объемь они отразились, темъ выше и прекрасные мы становимся. Пока картина еще въ головъ художника и безплотно округляется и создается — она женщина: когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость-она мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несытымъ желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимь чувствамъ? Оттого. что имъ управляетъ одно высокое чувство - выразить божество въ самомъ веществъ, сдълать доступною людямъ хотя часть безконечнаго міра души своей, воплетить въ мужчинъ женщину. И если ненарокомъ ударять въ нее очи жарко понимающаго искусство юноши, что они ловять въ безсмертной картинъ художника: впдять ли они вещество въ ней: Ифтъ! оно исчезаетъ, и передъ ними открывается безграничная, безконечная, безплотная идея художника. Какими живыми птснями заговорять тогда духовныя его струны! какъ ярко отзовутся въ немъ, какъ будто на призывъ родины, и безвозвратно умчавшееся, и неотразимо грядущее! какъ безилотно обнимется душа его съ божественною душою художника! Какъ сольются онь въ невыразимомъ духовномъ поцелут!.. Что-оъ были высокія добродетели мужа, когда бы онт не остнялись, не преображались нажными. кроткими добродътелями женщины? Твердость, мужество. гердое презрѣніе къ пороку перешли бы въ звѣрство. Отними лучи у міра-и погибнеть яркое разнообразіе цвітовъ: небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнъйшій береговъ Анда. Что такое любовь?-Отчизна души, прекрасное стремленіе человъка къ минувшему, гдъ совершалось безпорочное начало его жизни, гдъ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый следь невиннаго младенчества, где все родина. И когда душа потонетъ въ эонрномъ лонъ души женщины. когда отыщеть въ ней своего отца—вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ—дотолѣ невыразимыя землею чувства и явленія— что тогда съ нею? Тогда она повторяєть въ сеоѣ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая се до безконечности...»

Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамѣтно вошедшая въ продолженіе пхъ беседы. Опершись на истуканъ, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богонодобной души. Мраморная рука, сквозь которую свётились голубыя жилы, полныя небесной амврозіп, свободно удерживалась въ воздухѣ; стройная, перевитая алыми лентами поножія; нога, въ обнаженномъ, ослъпительномъ блескъ, сбросивъ ревнивую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрѣнной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами и полуприкрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и надала роскошными, живописными линеями на помостъ. Казалось, тонкій, світлый эніръ, въ которомъ кунаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ и имени нътъ на земль, въ копхъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки. -- казалось, этотъ эниръ облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча. Молнія очей исторгала всю душу...-Нфтъ! никогда сама Царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновенье, когда такъ чудно возродилась изъ ивны девственныхъ волнъ!..

Въ изумленіи, въ благоговѣніи повергнулся юноша къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надъ нимъ полубогини канула на его пылающія щеки.

# БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.

Поэма Пушкина.

(Посвящается Петру Александровичу Плетневу).

Книжный магазинъ блестѣлъ въ бельэтажѣ \*\*\*ой улицы; ламны отбивали тенлый свътъ на высоко-взгроможденныя стіны изъ книгъ, живо и різко озаряя заглавія голубыхъ, прасныхъ, въ золотомъ обръзъ, и запыленныхъ, и погребенныхъ, означенныхъ силою и безсиліемъ, человъческихъ твореній. Толна густилась и росла. Громъ мостовой и экинажей съ улицы отзывался дребезжаніемъ въ цъльныхъ окнахъ и, казалось, ламиы, книги, люди, -все окидывалось легкимъ тренетомъ, удвоявшимъ пестроту картины. Сидільцы сустились. «Славная вещь! Отличная вещь!» отдавалось со вевхъ сторонъ. «Что, батюшка, читали Бориса Годунова? Изтъ? Иу, ничего же вы не читали хорошаго». бормотала кофейная шинель запыхавшейся квадратной фигурф. — «Каковъ Пушкинъ?» сказалъ, быстро новоротившись, новоиспеченный гусарскій корнеть своему состду, нетерићливо разръзывавшему последніе листы. — «Да. есть мъста удивительныя!» — «Ну, вотъ, наконецъ, дождались и Годунова!» — «Какъ, Борист Годуновт вышелъ? Скажите, что это такое «Борисъ Годуновъ»? Какъ вамъ кажется новое сочинение?» — «Единственно! Единственно! Еще бы нъкоторой картины... О, Пушкинъ далеко шагнулъ!» — «Мастерство-то главное, мастерство; носмотрите, носмотрите, какъ онъ искусно того...» трещалъ толстенькій кубикъ съ веселыми глазками, новорачивая нередъ глазами своими

руку съ пригнутыми немного нальцами, какъ будто бы въ ней лежало сивлое прозрачное яблоко. «Да, съ большимъ, съ большимъ достоинствомъ!» твердилъ сухощавый знатокъ, отправляя разомъ полъ-унцін табаку въ свое римское табакохранилище: «конечно, есть мфста, которыхъ строгая критика... Ну, знаете... еще молодость... Вирочемъ, произведеніе едва ли не первоклассное!» — «Насчеть этого позвольте-съ доложить, что за прочность», присовокупилъ съ довольнымъ видомъ книгопродавецъ: «ручается успѣшная-съ выручка денегъ...» — «А самое-то сочиненіе дѣйствительно ли чувствительно написано?» съ смиреннымъ видомъ занкнулся вошедшій сенатскій рябчикъ. «И, конечно, чувствительно!» подхватилъ книгопродавецъ, кинувъ убійственный взглядъ на его истертую шинель: «если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляровъ въ два часа!» Между тѣмъ лица безпрестанно мѣнялись, выходя съ довольною миною и книжкою въ рукахъ. Въ это самое время Элладій подошель къ другу своему Полліору, разсѣянно глядѣвшему на жадную толпу покунателей. «Не правда ли, милый Полліоръ! не правда ли, что ни съ чемъ не можешь сравнить этого тихаго восторга, напояющаго душу при видь, какъ пламенно любимое нами великое твореніе неумолкно звучить и отдается сочувствіемъ во всёхъ сердцахъ, и люди, кажется, отбёжавшіе навіки отъ собственнаго, скрытаго въ самихъ себъ. непостижимаго для нихъ міра души, насильно возвращаются въ ея предълы?» Молчаливо и безмолвно ножалъ Полліоръ ему руку. Они вышли. По ни томительный, какъ сліяніе радости и грусти, свътъ луны, такъ дивно вызывающій изъ глубины души серебряный сонмъ видъній, когда ночное небо безплотно обнимется вдохновеніемъ и земля полна непонятной любви къ нему, ни тъ живыя чувства, пробуждающіяся у насъ міновенно, когда чудный городъ гремить и блещеть, мосты дрожать, толны людей и твней мелькають по улицамъ и по палевымъ стѣнамъ домовъгигантовъ, которыхъ окна, какъ безчисленныя огненныя

очи, кидають иламенныя дороги на ситжную мостовую, такъ странно сливающіяся съ серебрянымъ свѣтомъ мѣсяца.— ничто не въ состояніи было его вывесть изъкакой-то торжественной задумчивости: какая-то священная грусть, тихое негодованіе сохранялось въ чертахъ его, какъ будто бы онъ заслышаль въ душѣ своей пророчество о вѣчности, какъ будто бы душа его териѣла муки, невыразимыя, неностижимыя для земного... «Что же ты до сихъ поръ», спросиль его Элладій, когда они вошли въ его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой: «не поверть отъ себя дани нашему великому творенію? не принесъ посильнаго выраженія — истолкователя чувствъ въ чашу общаго мнѣнія?»

«Ты понимаешь меня. Элладій, къ чему же ты предлагаешь мит этотъ несвязный вопросъ? Что мит принесть? Кому нужда, кто пожелаеть знать мон тайныя движенія: Часто, слушая, какъ всенародно судять и толкують о поэть, когда пренія ихъ воздымають бурю и запіннышіяся уста торланять на торжищахь. — думаю во глубинь луши своей: не святотатство ли эго? Не то же ли, если бы кто вздумаль стремительно ворваться въ илощаль, гдв чернь кипитъ и суетится, исполняя обычныя свои требы. и возсылать, упадши на кольни, жаркія молитвы къ небу? И что бы сказалъ я?-«Прекрасно! безподобно, единственно!» Но выразять ли эти слова хотя одну струю безграничнаго океана чувствъ? Безсильныя! Они отъ частаго повторенія людьми потеряли даже обдное собственное значеніе. Но еще безсмысленнъе, еще смъшнъе мнъ кажутся люди, которые дарять поэтовъ, будто чинами, жалкими энитетами. называють ихъ первоклассными, какъ будто поэты, какъ растенія или безжизненные минералы, требують системы. чтобы удержаться въ головъ! Великій! когда развертываю дивное твореніе твое, когда вічный стихъ твой гремить и стремить ко мев молнію огненныхъ звуковъ, священный холодъ разливается по жиламъ и душа дрожитъ въ ужасъ. вызвавии Бога изъ своего безпредъльнаго лона... что

тогда? Если бы небо. лучи, море, огии, пожирающие внутренность земли нашей, безконечный воздухъ, объемлющій міры, ангелы, нылающія планеты превратились въ слова и буквы-и тогда бы я не выразиль ими и десятой доли дивныхъ явленій, совершающихся въ то время въ лонь невидимито меня. И что онв всв противъ души человвка? противъ воплощенія Бога? Въ какіе звуки, въ какіе свътлые звуки превращается она, разрешаясь отъ всего, носящаго образъ выразимаго и конечнаго, сильнымъ порывомъ вонзаясь въ безобразную грудь его! Какъ горитъ, какъ сохнеть бренный страдальческій составъ! Какъ дрожитъ, какъ стонеть безсильное земное, пока все не сольется въ духовное море, пока потопъ благодарныхъ слезъ не хлынетъ дождемъ въ размученную грудь, не прольетъ примиренія между двумя враждующими природами челов'єка. — Какъ суетны люди, требующіе отчета впечатлівній, произведенныхъ великимъ созданіемъ поэта, зная напередъ, что онъ не будетъ отв'втомъ на безразсудное желаніе ихъ! Когда изъ безобразнаго земного черена извлекаютъ результать-осл'винтельный камень, когда изъ струнъ исторгають звуки-какой же они результать хотять извлечь изъ звуковъ? Можеть-быть, и исполнится это желаніе, только когда? - Когда человъкъ исчезнетъ и душа на ветхихъ его развалинахъ воздвижется въ величественномъ, необъятномъ зданіп».

«И такъ, по-твоему», спросиль его послѣ мгновеннаго молчанія Элладій: «люди не должны дѣлиться между собою впечатлѣніями и ссобщать, какъ откровенія, хотя неполные отчеты чувствъ, можетъ-быть, убѣдившіе бы другихъ въ духовной изящности созданія?»

«Нѣть, Элладій, нѣть! Кто здѣсь требуеть убѣжденія, тому будуть безплодны всѣ твои попытки возмутить его душу. Разогни передъ нимъ великое твореніе. Читайте вмѣстѣ и, если дивныя его буквы не ударятъ разомъ въ тайныя струны сердецъ вашихъ, обративъ въ непостижимый трепетъ всѣ нервы, не брызнутъ отвѣтными слезами

(на глаза) и души ваши почувствують разъединеніе — закрой книгу и не трать пустыхъ словъ. По, если встрътишь ты пламенно понимающее тебя чувство—прекрасную половину прекрасной души твоей—потребуете ли вы другь отъ друга отчета? Къ чему бы послужиль онъ вамъ, когда вы такъ чудно сливаетесь въ одно? И какая презрѣнная радость сравнится съ тѣмъ мгновеніемъ, когда твореніе разомъ читается въ васъ? Какъ понимаете вы его? «Боже!» часто говорю себѣ: «какое высокое, какое дивное наслажденіе даруешь ты человѣку, поселя въ одну душу отвѣтъ на жаркій вопросъ другой! Какъ эти души быстро отыскиваютъ другъ друга, несмотря ни на какія раздѣляющія ихъ бездны».

Будто прикованный, уничтоживъ окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы. дивный поэтъ! И когда передо мною медленно передвитается минувшее и серебряныя тѣни, въ трепетаніи и чудномъ блескѣ, тянутся безконечнымъ рядомъ изъ могилъ въ грозномъ и тихомъ величіи, когда вся отжившая жизнь отзывается во мнѣ и страсти переживаются сызнова въ душѣ моей,—чего бы не далъ тогда, чтобы только прочесть въ другомъ повтореніе всего себя?... Какими бы, казалось, драгоцѣнюстями не искупилъ этого блага? «Возьмите, возьмите отъ меня все», воскликнулъ бы тогда съ подъятыми руками къ небесамъ: «и ниспошлите мнѣ это понимающее меня существо! Всемогущій! зачѣмъ далъ Ты мнѣ неполную душу? или пополни се, или возьми къ Себѣ и остальную половину».

О, какъ великъ сей царственный страдалецъ! Столько блага, столько пользы, столько счастія міру — и никто не понималъ его... Надъ головой его гремитъ опредъленіе... Минувшая жизнь, будто на печальный звонъ колокола, вся совокупляется вокругъ него! Умершее живетъ!... И дивныя картины твои блещутъ и раздаются все необъятнъе, все необъятнъе, все необъятнъе. И въ груди моей снова муки!... Отвътныя струны луши гремятъ... Звонъ серебря-

паго неба съ его свътлыми херувимами стремится по жиламъ... О, дайте же, дайте мив еще, еще этихъ мукъ, и я выльюсь ими весь въ лоно Творца, не оставя презрънному твлу и одной ихъ божественной канли...

Великій! надъ симъ вічнымъ твореніемъ твоимъ клянусь!.. — Еще я чисть, еще ни одно презрѣнное чувство корысти, раболвиства и мелкаго самолюбія не заронялось въ мою душу.—Если мертвящій холодъ бездушнаго світа исхитить святотатственно изъ души моей хотя часть ея достоянія; если кремень обхватить тихо горящее сердце; если презранная, ничтожная лань окусть меня; если дивныя мгновенія души попесу на торжище народныхъ хвалъ; если онозорю въ себъ тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть обольется оно немолчнымъ ядомъ, воньется милліонами жалъ въ невидимаго меня, неугасимымъ пламенемъ упрековъ обовьетъ душу и раздается по мий тимъ произительнымъ воплемъ, отъ котораго бы изныли всё суставы и сама бы безсмертная душа застонала, возвратившись безотвётнымъ эхомъ въсвою пустыню... Но нётъ! оно какъ Творецъ, какъ благость! Ему ли иламенъть казнью? Оно обниметь снова моремъ свътлыхъ лучей и звуковъ душу и слезою примиренія задрожить на отуманенныхъ глазахъ обратившагося преступника!...

# НЪСКОЛЬКО ГЛАВЪ

изъ

## неоконченной повъсти.

#### ТЛАВА І.

Былъ априль 1645 года, время, когда природа въ Малороссін похожа на первый день своего творенія; самая нѣжная зелень убирала очнувшіяся деревья и степи. Этоть день быль передъ самымъ Воскресеньемъ Христовымъ. Онъ уже прошель, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый дівственный воздухь, разносивній дыханіе весны, втяль сильнте. Сквозь жидкую стть вининевыхъ листьевъ мелькали въ огнъ окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временемъ, покрытая мохомъ ц рковь будто обновилась; вокругъ ел, какъ рои ичелъ толиплись козаки изъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ, изъ которыхъ едва десятая часть помѣстилась въ церкви. Было душно: но что-то говорило свътлымъ торжествомъ. Авторъ просить читателей вообразить себь эту картину XVII-го стольтія. Мужественныя, худощавыя, съ рызкими чертами, лида и оритыя головы, опустивниеся внизъ усы, падавине на грудь, ингрокія илечи, атлетическая сила, при каждомъ почти заткнутый за поясъ пистолетъ и сабля ноказывали уже, въ какую эпоху собрались козаки. Странно было глядать на это море 10 ювъ, почти не волновавшееся. Благоговъйное чувство обнимало зрителя. Все здъсь собравшееся было характеръ и воля; но и то, и другое было тихо и безмолвно. Свътъ наникадила, отбрасываясь на всъхъ, придаваль еще сильнъе выражение лицамъ. Это была картипа

великаго художника, вся полная движенія, жизни, действія и между темъ неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо къ молящимся. Оно возвышалось надъ другими почти цёлою головою; какой-то кренкій, смёлый окладъ, какая-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вместе такъ живо, что, взглянувши, ожидаль бы непременно услышать отъ него слово, чтобы увидъть его измънившимся, какъ будто бы оно непремънно должно было все заговорить конвульсіями. Но между тімь какъ всѣ мало-по-малу начали обращаться на него, вся масса двинулась изъ храма, для торжественнаго хода вокругъ церкви, и замъчательная физіономія смѣшалась съ другими, выходя по церковной л'ястницъ. У самаго крыльца стоялинъсколько жидовъ, содержавшіе, по воль польскаго правительства, откупъ, и спорили между собою, намъчая мъломъ пасхи, приносимыя для освященія христіанами. Нужно было видъть, какъ на лицъ каждаго выходившаго дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народъ съ ропотомъ, но покорился силѣ. Оппозиціонисты были испровержены. Къ этому, кажется, всъ уже привыкли, зная, что это такъ; но, несмотря на это, при видь этого постановленія, приводимаго въ исполненіе, овъ такъ изумился, какъ будто бы это была новость. Такъ преступникъ, знающій о своемъ осужденій на смерть, еще движется, еще думаеть о своихъ дѣлахъ; но прочитанный приговоръ разомъ разрушаетъ въ немъ жизнь. Послъ перемъны въ лицъ, рука каждаго невольно опустилась къ кинжалу или къ пистолетамъ. Но ходъ окончился; вей спокойно вошли въ церковь, при пѣнін: «Христось воскресе изъ мертвыхь!» Между тамъ совершенно наступило утро. Выстралы изъ пистолетовъ и мушкетовъ потрясали деревянныя стѣны церкви. На ветхъ лицахъ просіяла радость: у однихъ при мысли о пасхф, у дфвушекъ при цфлованы съ козаками. у тёхъ при пенейкъ, какъ вдругъ страшный шумъ извиъ заставиль многихь выйти. Передь разрушившеюся церковью собрались въ кучу, изъ которой раздавались брань

и крикъ жидовъ. Три жида отбирали у дряхлаго, носъдъвшаго, какъ лунь, козака насху, яйца и барана, утверждая. что онъ не вносиль за нихъ денегь. За старика вступилось двое, стоявшихъ около него: къ нимъ пристали еще, и, наконецъ, цълая толна готовилась задавить жидовъ, если бы тотъ же самый широконлечій, высокаго росту, чья физіономія такъ поразила находившихся въ церкви, не остановиль однимъ своимъ мощнымъ взглядомъ. «Чего вы, хлопцы. сдуру офсичетесь? У васъ, видно, ифтъ ин на волосъ божьяго страха. Люди стоять въ церкви и молятся, а вы тутъ, чортъ знаетъ, что дълаете. Гайда по мъстамъ!» Послушно всъ. какъ овцы, разбрелись по своимъ мѣстамъ, разсуждая: что это за чудо такое, откудова оно взялось и съ какой стати ввязывается онъ, куда его не просять, и отчего онъ хочеть, чтобы слушались. Но это каждый только думаль, а не сказаль вслухъ. Взглядъ и голосъ незнакомца какъ будто имъли волиеоство: такъ оыли повелительны. Одинъ жидъ стояль только, не отходя, и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною помощью, началь было снова приступать, какъ тотъ же самый и схватиль его могучею рукою за вороть такъ, что отдиний нотомокъ Израилевъ съежился и присълъ на колтии. «Ты чего хочень, свиное ухо? Такъ тебъ еще мало, что душа осталась въ галанцахъ? Ступай же, теб' говорю, поганая жидовина, пока не оборвалъ тебѣ нейсики». Послѣ того толкнулъ онъ его, и жидъ разетлался на земль, какъ лягушка. Приподнявшись же немного, пустился обжать; спустя несколько времени, возвратился съ начальникомъ польскихъ уланъ. Это былъ довольно рослый полякъ, съ глупо-дерзкою физіономіею, которая всегда ночти отличаеть полицейскихъ служителей. — «Что это? Какъ это?... Гунство, теремтете? Зачъмъ драка, холонство проклятое? Лысый бісь въ кашу съ смальцемъ! Разві? Что вы? Что туть драка? Порваль бы васъ собака!...» Блюститель порядка не зналъ бы, куда обратиться и на кого излить потокъ своихъ наставленій, приправляемыхъ бранью. если бы жидъ не подвель его къ старику козаку, котораго

волосы. вздуваемые вътромъ, какъ снѣжный иней серебрились. «Что ты, глуный холонъ, вздумалъ? Что ты драку началъ, драку? Насе мазенято, гунство! Знаешь ты, что жидъ? Гунство проклятое!... Знаешь, что борода поновская не стонтъ подошвы?... Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пунъ!... У него еломецъ краше, чѣмъ ваша холопска вяра...» Тутъ онъ схватилъ за волосы старца и выдернулъ клокъ серебряныхъ волосъ его...

Глухое стенаніе испустиль старый козакъ.

«Бей еще! Самъ я виноватъ, что дожилъ до такихъ лѣтъ, что и счетъ уже имъ потерялъ. Сто лѣтъ, а можетъ и больше, тому назадъ. меня драли за чубъ, когда я былъ хлопцемъ у батъка. Теперь опять бьютъ. Видно, снова воротились лѣта мон... Только нѣтъ, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Бей же меня!...» При сихъ словахъ стодвадцатилътътній старецъ наклонилъ свою бѣлую голову на руки, сложенныя крестомъ на палкѣ, и, подпершись ею, долго стоялъ въ живописномъ положеніи. Въ словахъ старца было невъроятно трогательное. Замѣтно было, что многіе хватились рукою за сабли и пистолеты, но видъ столькихъ усатыхъ улановъ на лошадяхъ и нѣсколько словъ, сказанныхъ незнакомцемъ, заставили всѣхъ принять положеніе молельщи-ковъ и креститься.

«Что ты врешь, глуный мужикъ, теремтете! Что[оы] я на теоф руки поганилъ, гунство проклятое! Лысый обсърогатый теоф въ кашу! Гершко! возьми отъ него пасху! Пусть его однимъ овсянымъ сухаремъ разговфется! Вишь, гунство проклятое!» говорилъ олюститель правосудія, подвитаясь къ ряду дфвичьему и ущиннувъ одну изъ нихъ за руку. «Что за драка? Охъ. славная дфвка! Вишь, драку!... Ай-да Параска! Ай-да Индорка! Вишь, глупый мужикъ... порвалъ об его собака!... Ай, ай, ай! Сколько тутъ жиру!...» Блюститель порядка, вфрио, сеоф позволилъ нескромность, потому что одна изъ дфвушекъ вскрикнула во все горло. Въ это время пасхи были освящены, и обфдня кончилась. и многіе уже стали расходиться. Ифсколько только народу

сбетупило козака, такъ заинтересовавшаго толну, который между тъмъ подходилъ къ исправлявшему званіе алгіазила.

«Славный у тебя усъ, панъ!» проговорилъ онъ, подступивъ къ нему близко.

«Хорошій! У тебя. холона, не будеть такого», произнесь онъ, расправляя его рукою

«Славный! Только не туда ты, панъ, крутишь его. Вотъ куда нужно крутить!» Мощный козакъ дернулъ сильною рукою такъ, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закряхтёль и заревёль отъ боли. Лицо его сдёлалось цвёта вареной свеклы. «Рубите его, рубите, лайдака!» кричаль онъ, но почувствоваль себя въ рукахъ высокаго козака, и, увидя насмёшливыя лица всёхъ, сталь искать глазами своихъ воиновъ. Малеванный шутъ струсилъ...

«Какъ же тебъ, нанъ, не совъстно бить такого старика! А если бы твоего стараго отца кто-нибудь сталъ безчестить такъ поносно при всъхъ, какъ ты обезчестилъ старъйшаго изъ всъхъ насъ.—что тогда? Весело тебъ было бы териъть это? Ступай, панъ! Если бы ты не у короля въ службъ былъ, я бы тебя не выпустилъ живого».

Выпущенный пленникъ побежаль, отряхиваясь. За нимъ следомъ повалилъ народъ. Между темъ козакъ....., отвязавши коня, привязаннаго къ церковной оградъ, готовился сесть, какъ былъ остановленъ средняго роста воиномъ, посердевшимъ человекомъ, который долго не отводилъ отъ пего вниманія и заглядывалъ ему въ глаза съ такимъ любонытствомъ, какъ иногда собака, когда видитъ ядущаго хлёбъ. «Добродію! ведь я васъ знаю.» — «Можетъ-быть, и правда.» — «Ей Богу, знаю. Не скажу: таки точно знаю. Ей Богу, знаю! Чи вы Остраница, чи вы Омельченко?» — «Можетъ, и онъ». — «Ну, такъ! Я стою въ церкви и говорю: вотъ то, что стоитъ возле его, то Остраница. Ей, ей, Остраница. Да можетъ-быть, и нетъ. Можетъ-быть, и не Остраница. Изтъ, Остраница. Ей, тебе такъ показалось! Ну, какъ нетъ? Остраница да и Остраница. Какъ только послушаль голосъ,

ну. тогда и рукою махнулъ. Вотъ такъ точнехонько покойный батюшка—пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ!—такъ же разумно, бывало, каждое слово отмѣтитъ».

Остраница внимательно началь въ него всматриваться и нашелъ, точно, что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Посъ, загнувшись внизъ, придавалъ ему нѣсколько горбатое сложеніе и неподвижность членамъ; но за то узенькіе сѣрые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которыя, вѣрно, придали бы лицу суровый видъ, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое въгубахъ, не давали ему противнаго выраженія. Подъ кобенякомъ, надѣтымъ въ рукава, виденъ былъ овчинный кожухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепелъ и день былъ жарокъ.

«Я втрю и не втрю, что вижу опять васъ. А что, добродію,—не во гитвь будь сказано,—прошу извинить, только хотть бы узнать, что сдталось съ ттми, которые пошли съ вами? Что Дигтяй, Кузубія? Воротились ли они съ вами, или тамъ остались, или воронъ, можетъ, гдт-нибудь дотраетъ козацки косточки?»

«Дигтяй твой сидить на колу у турецкаго султана, а Кузубія гуляєть съ рыбами на днѣ Сиваша и тянеть гнилую воду вмѣсто горѣлки... Но... ну, нослѣ объ этомъ поговоримъ. Я тебя тоже узналъ. Здравствуй, старый Пудько! Христосъ воскресе!...»

«Воистину воскресе!» говориль, цёлуясь, Пудько. «Какъ на то, и крашанки нётъ! Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество... передавиль бы на кисель. Такъ, добродію, какъ будто сердце знало...»

«Ты, ты попрежнему торгуешь всякою дрянью?»

«А что-жъ дѣлать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продаль табакъ. Прошлаго году отецъ съ полвоза накупилъ кремней, дроби, пороху, сѣры, ну и всего, что до мизеріи относится. Напросился на дорогѣ жидокъ одинъ. «Свези, человиче, на Хыякивску ярмарку,—дамъ три рубля».

Свезъ его какъ добраго, и надулъ проклятый жидокъ, ей Богу, надуль! Хоть бы чвертку горваки даль, гасицть лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли подъ верхъ вербуна. Теперь у меня только и конины, что гибдко», примолвиль онъ, садясь на гифдого коня и видя, что Остраница поворотиль коня фхать. «Эхъ. добродію! Если бы теперь кто сказаль: «А иу, старый, гайда на войну бить ляховъ!» — все бы продаль, и жинку, и дътей бы покинулъ, пошель бы въ компанейство». При этомъ Пудько выпрямился и поскакалъ за Остраницею, который пришпориль сильнее коня своего. «Скажите, добродію, пане сотнику», говориль онъ, поровнявшись съ нимъ: «можетъ, вы теперь уже и не сотникъ. въ другой роть какой значитесь? Скажите, до какой это норы дожили, что уже и храмы Божін взяло на откупъ жидовство? Какъ же это, добродію, не обидно? Каково было снесть всякому христіанину, что горфлка находится у враговъ христіанства? А теперь и храмы Божін! Туть, добролію, нужно намъ взять вправо, поо мимо валу н'єть уже провзду. Да, и забылъ, что онъ при васъ быль подконанъ. Говорять, какъ свъчка полетъль подъ самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Такъ и Дигтяй, вы говорите, теперь сидитъ на колу? И Кузубія потонуль? Л какой важный, какой сильный народь быль! (колько, подумаешь, пропадаеть козачества! Вы слышите, какъ постукивають хлонии изъ мушкетовъ, что земля дрожить? Мы сейчасъ будемъ тхать мимо илощади, гдв веселится народъ. Если вы въ хуторъ свой вдете, добродію, то и я съ вами. Лучие тамъ разговъюсь святою насхою, чъмъ тома съ бабами. Иусть жинка и дочка остаются сами. Върне, добродію, что произошло межъ народомъ, потому что всъ столнились въ кучу и бросили всякое гулянье».

Въ самомъ дѣлѣ, на открывшейся въ это время изъ-за хатъ илощади народъ сросся въ одну кучу. Качели, стрѣльба и игры были оставлены. Остраница, взглянувии, тогчасъ увидѣлъ причину: на шестѣ былъ новѣшенъ, вверхъ ногами. жидъ, тотъ самый, котораго онъ освободилъ изъ рукъ разгивваннаго народа. На ту же самую висѣлицу тащили храбреца съ оборваннымъ усомъ. Остраница ужаснулся, увидѣвъ это. «Иужно посиѣшить», говорилъ онъ, пришпоривъ коня. «Народъ не знаетъ самъ, что дѣлаетъ. Дурни! Это на ихъ же головы рушится».—«Стойте, козаки, рыцарство и посиолитый народъ! Развѣ этакъ по-козацки дѣлается?» произнесъ онъ, возвыся голосъ.

«Что смотрѣть его!» послышался говоръ между молодежью. «Въ другой разъ хочетъ у насъ вытащить изъ рукъ». «Послушайте, у кого есть свой разумъ».

«Онъ правду говоритъ», говорило нѣсколько умѣренныхъ. «Молоды вы еще; я вамъ разскажу, какъ дѣлаютъ по-козацки. Когда одинъ да выйдетъ противъ трехъ, то бравый козакъ; противъ десяти — еще лучше; одинъ противъ одного — не штука; когда-жъ три на одного нападутъ, то всѣ не козаки. Бабы они тогда, то, что... илюнутъ хочется; для святого праздника не скажу срамнаго слова. Какъ же хотите теперь. братцы, напасть гурьбою на беззащитнаго, какъ будто на какую крѣпость страшную? Спрашиваю васъ. братцы», продолжалъ Остраница, замѣтивъ вниманіе: «какъ назвать тѣхъ?...»

«А чёмъ назвать его?» заговорили многіе вполголоса. «Что-жъ есть хуже бабы, или того, что онъ постыдился сказать? мы не знаемъ».

«Э. не къ тому рѣчь, наноче, своротилъ», произнесло въ голосъ нѣсколько нарубковъ. «Что-жъ? Развѣ мы должны позволить, чтобъ всякая надаль топтала насъ ногами?»

«Глупы вы еще: не великъ, видно, усъ у васъ». продолжалъ Остраница. При этомъ многіе ухватились за усы и стали покручивать ихъ, какъ бы въ опроверженіе сказаннаго имъ. «Слушайте, я разскажу вамъ одну присказку. Одинъ школяръ учился у одного дъяка. Тому школяру не далось слово Божье. Вѣрно, онъ былъ придурковатъ, а можетъ-быть и лѣнь тому мѣшала. Дъякъ его поколотилъ дубинкою разъ, а послѣ въ другой, а тамъ и въ третій.

«Крѣнко бьется проклятая дубина», сказалъ школяръ, принесъ сѣкиру и изрубилъ ее въ куски. «Постой же ты!» сказалъ дьякъ. да и вырубилъ дубину, толщиною въ оглоблю, и такъ погладилъ ему бока, что и теперь еще болятъ. Кто-жъ тутъ виноватъ: дубина развѣ?»

«Исть, нать», кричала толна: «туть виновать, виновать король!..»

Радуясь, что наконецъ удалось усноконть народъ и спасти иляхтича, Остраница выбхалъ изъ мѣстечка и пришпорилъ коня сильнѣе, и услышалъ, что его нагоняетъ Нудько. Какъ-то тягостно ему было видѣть возлѣ себя другого. Множество сконившихся чувствъ нудило его къ раздумью. Свѣжій, тихій весенній воздухъ и притомъ нѣжно одѣвающіяся деревья какъ-то расположили въ такое состояніе, когда всякій товарищъ бываетъ скученъ въ глазахъ вѣчно унонтельной природы. И нотому Остраница выдумалъ предлогъ отослать впередъ Пудька въ хуторъ и ожидать его тамъ, а самъ, сказавъ, что ему еще нужно заѣхать къ одному пану, поворотилъ съ дороги.

Этимъ распоряжениемъ Пудько, кажется, не былъ недоволенъ, или, можетъ, только принялъ на себя такой видъ, потому что чрезъ это нимало не изміняль любимой привычкъ своей говорить. Вся разница, что, вмъсто Остраницы, онъ все это пересказываль своему гивдку... «О. это разумная голова! Ты еще не знасшь его, гибдко! Онъ тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляховъ. онъ славную имъ далъ перепойку. Дали-оъ и они ему перцу, когда бы не улизнулъ на Запорожье. А правда? не важно жидъ болгается на висълиць? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостаетъ одной клепки въ головъ; ну, да что жъ дълать? Онъ отъ короля поставленъ. Можетъ, ты еще спросинь, за что-жъ жида повъсили? въдь и онъ отъ короля поставленъ? Гм!... ведь ты дуракъ, гиедко! Онъ за то врагъ Христовъ, нашего Бога святаго». Туть онъ удариль хлыстомъ своего скромнаго слушателя: убаюкиваемый его розсказнями, развёсиль

уши и началь ступать уже шагомъ. «Оно не такъ далеко и хуторъ, а все лучше раньше поситъв. Уже давно пора, хочется разговться святою насхою. Говори, молъ: мит не пасхи, мит овса подавай. Потерии немножко: у пана славный овесъ, и пшеницы дамъ въ волю, и сивухою попотчиваютъ. Я давно хотълъ у тебя спросить, гитдко, что лучше для тебя, пшеница или овесъ? Молчишь. Ну, и будешь же втъть молчать, потому что Богъ повелълъ только человтьу, да еще одной маленькой пташкт...»

При этомъ онъ онять хлеснулъ гнѣдка, замѣтивъ, что онъ заслушался и сталъ выступать попрежнему... Но, вмѣсто того, чтобы слушать разсужденія нашихъ нутешественниковъ на сѣдлѣ и подъ сѣдломъ, обратимся къ Остраницѣ, давно скакавшему по проселочной дорогѣ.

#### ГЛАВА И.

Какъ только рыцарь потерялъ изъ виду своего сотоварища, тотчасъ остановиль рысь коня своего и пофхаль шагомъ. Солнце показывало полдень. День былъ ясный, какъ душа младенца. Изръдка два или три небольшихъ облака, повиснувъ, еще болъе увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно-живительны; вътру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое вліяніе свіжести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытымъ нивамъ, на которыхъ стройно, какъ будто лъсъ житныхъ иголъ, восходилъ молодой посѣвъ. Дорога входила въ рытвины и была съ объихъ сторонъ сжата крутыми глинистыми ствнами. Безъ сомнвнія, очень давно была прорыта эта дорога въ горь, потому что по объимъ сторонамъ обрыва поросла орфиникомъ, на самой же горф подымались по обфимъ сторонамъ высокіе, какъ стріла, осокори. Иногда перемеживала ихъ лоза, вся въ отпрыскахъ, иногда дубъ толстый, которому ето льть, и весь убранный павиликой, илющомъ, величаво расширялъ свою [верхушку] надъ ними и казался еще выше отъ обросшаго кустами подмостка.

Мѣстами дикая яблоня протягивалась испривленными своими кудрявыми вътвями на противоноложную сторону и образовала надъ головою сводъ, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цвіты свои, между тімъ какъ изъ деревъ часто выглядываль обрывъ, весь въ пвътахъ и самыхъ нежныхъ первенцахъ весны. Уже дорога становилась инпре. и наконецъ открылась равнина, раздольная, ограниченная, какъ рамами, синеватыми вдали горами и лъсами. сквозь которые искрами серсора о́лестѣла прерванная нить рвин и подъ нею стлались хутора. Здвсь путешественникъ нашъ остановился, всталъ съ коня и, какъ будто въ усталости или въ желаніи собраться съ мыслями, сталь поваживать по лоу. Долго стояль онъ въ такомъ положении. наконець, какъ бы ръшившись на что, съль на коня и, уже не останавливаясь болье, повхаль въ ту сторону, глв на косогоръ синъли сады и, по мъръ приближенія, становились бълъе разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, свътлица. Очеретяная ея крыша, мъстами поросшая зеленью. на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, съ облою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. Въ ту минуту солнце стало видать лучи уже вечерніе, и тогда ніжный серебророзовый колеръ цвітущихъ деревъ становился пурнурнымъ. Путешественникъ слѣзъ съ коня и, держа его за поводъ, пошелъ ификомъ черезъ илотину, стараясь итти какъ можно тише. Полощущіяся утки покрывали прудъ; черезъ илотину дівочка лътъ семи гнала гусей.

«Дома панъ?» спросилъ путешественникъ.

«Дома», отвъчала дъвочка, разинувъ ротъ и ставъ совершенно въ машинальное положение.

- «А пани?»
- «И пани дома».
- «А панночка?» Это слово произнесъ путешественникъ какъ-то тише и съ какимъ-то страхомъ.
  - «И панночка дома».

«Умная дѣвочка! Я дамъ тебѣ пряникъ. А какъ сдѣласшь то, что я скажу, дамъ и другой, еще и злотый».

«Дай!» говорила простодушно дівочка, протягивая руку.

«Дамъ, только пойди напередъ къ панночкф и скажи, чтобъ она на минуту вышла: скажи, что одна баба старал дожидается ея. Слышишь? Ну, скажешь ли ты такъ?»

«Скажу».

«Какъ же ты скажешь ей?»

«Не знаю».

Рыцарь засм'вялся и повториль ей спова т'в самыя слова; и. наконецъ, ув'врившись, что она совершенно поняла, отпустилъ ее впередъ, а самъ, въ ожиданіи, с'влъ подъ вербою.

Не прошло въсколько минутъ, какъ мелькнула между деревьевь бълая сорочка, и дъвушка лъть осьмиадцати стала спускаться къ гребль. Шелковая плахта и кашемпровая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ будто отлиты. Стройная росконь совершенно нфжныхъ [членовъ] не была скрыта. Широкіе рукава, шитые краснымь шелкомъ и вев въ мережкахъ, спускались съ илеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, какъ спѣющее яблоко, тогда какъ на груди подъ сорочкою упруго трепетали молодыя перси. Сходя на плотину. она подняла дотоль опущенную голову, и черныя очи и брови мелькнули какъ молнія. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся къ греческому: ничего въ ней не было законно, прекрасно-правильно: ни одна черта лица, ничто не соотвътствовало съ положенными правилами красоты. Но въ этомъ своенравномъ, ифсколько смугловатомъ лицъ что-то было такое, что вдругъ поражало. Всякій взглядъ ся полониль сердце. душа занималась, и дыханіе отрывието становилось.

«Откудова ты, человѣкъ добрый?» спросила она, увидѣвъ козака.

«А изъ Запорожья, нанночка; зашелъ сюда, по просьбъ едного нана, коли милости вашей извѣстно,—Остраницы». Дѣвушка вспыхнула. «А ты видѣлъ ero?»

- «Buthan, Cayman...»
- «Ивтъ, говори по правда! Еще разъ: видвлъ?»
- «Видълъ».
- «Забожись!»
- «Eñ Bory!»
- «Пу, теперь я върю», повторила она, немного успоконвшись. «Гдъ-жъ ты его видълъ? Что, онъ не позабылъ меня?»
- «Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалль мой, голубочко моя! Развѣ хочется мнѣ быть растоптану татарскимъ конемъ?...» Тутъ онъ схватилъ ее за руки и посадилъ подлѣ себя. Удивленіе дѣвушки такъ было велико, что она краснѣла и блѣднѣла, не произнося ни одного слова.
- «Какъ ты сюда прилегѣлъ?» говорида она шопотомъ. «Тебя поймаютъ. Еще никто не позабылъ про тебя. Ляхи еще не вышли изъ Украины».
- «Не бойся, моя голубочка: я не одинъ, не поймаютъ. Со мною соберется кой-кто изъ нашихъ. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?»
- «Люблю», отвітчала она и склонила къ нему на грудь разгорівшееся лицо.
- «Когда любинь, слушай же, что я скажу тебь: убъжимъ отсюда! Мы повдемь въ Польшу къ королю. Онъ, върно, дастъ мнъ землю. Не то, повдемъ хоть въ Галицію, или хоть къ султану: и онъ дастъ мнъ землю. Мы съ тобою не разлучимся тогда и заживемъ такъ же хорошо, еще лучше, чъмъ туть на хуторахъ нашихъ. Золота у меня много, ходить есть въ чемъ,—суконъ, епанечекъ, чего захочешь только».
- «Нѣтъ, нѣтъ, козакъ», говорила она, кивая головою съ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ: «не пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чѣмъ всѣ сокровища, но не пойду. Какъ я оставлю престарѣлую оѣдную мать мою? Кто приглядитъ за нею? «Глядите, люди», скажетъ она: «какъ о́росила меня родная дочка моя!» Слезы покатились по ея щекамъ.
  - «Мы не надолго ее оставимъ», говорилъ Остраница:

«только годъ одинъ пробудемъ на Перекоив или на Запорожьи, а тогда я выхлоночу грамоту отъ короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажетъ ничего и отецъ твой».

Галя качала головою все съ тою же грустью и слезами на глазахъ.

«Тогда мы оба станемъ присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старѣе твоей. Но я не сижу съ ней вмѣстѣ. Придетъ время, женюсь, тогда и не то будетъ со мною».

«Ивть, полно. Ты не то, ты—козакъ; тебв подавай коня. сбрую да степь, и больше ни о чемъ тебв не думать. Если-бъ я была козакомъ, и я бы закурила люльку, свла на коня— и все мнв» (при этомъ она махнула граціозно рукой) «трынъ-трава! Но что будешь двлать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтобъ перемвнилъ долю... Еще бы я кинула, можетъ-быть, когда бы она была на рукахъ у добрыхъ людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каковъ отецъ мой. Онъ прибъетъ ее; жизнь ея, бъдненькой моей матери, будетъ горше полыни. Она и то говоритъ: «Видно скоро поставятъ надо мною крестъ, потому что мнв все снится» то, что она замужъ выходитъ, то, что рядятъ ее въ богатое платье, но все съ черными пятнами»:

«Можетъ-быть, тебф оттого такъ жаль своей матери, что ты не любишь меня», говорилъ Остраница, поворотивъ голову на сторону.

«Я не люблю тебя? Гляди: я, какъ хмелинонька около дуба, выось къ тебѣ», говорила она, обвивая его руками. «Я безъ тебя не живу».

«Можетъ-быть, вийсто меня, какой-нибудь другой съ шиорами, съ золотою кистью?.. что добраго! можетъ-быть и ляхъ?»

«Тарасъ, Тарасъ! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебѣ? Зачѣмъ ты укоряешь меня такъ?» сказала она, почти упавъ на колѣнахъ и въ слезахъ.

«О, вашъ родъ таковъ», продолжалъ все такъ же Остра-

ница. «Вы, когда захотите, подымете такой вой, какъ десять волчицъ, и слезъ, когда захотите, напускаете въ волю, хоть ведра подставляй, а какъ на дѣлѣ...»

«Пу. чего-жъ тебѣ хочется? Скажи, что тебѣ нужно, чтобъ я сдѣлала?»

«Блень со мною или нать?»

«Бду, Бду!»

«Ну, вставай, полно плакать; встань моя голубочка, Галочка!» говориль онъ. принимая ее на руки и осыная поцѣлуями. «Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отниметь. Не плачь, моя... За это согласенъ я, чтобъ ты осталась съ матерью до тѣхъ поръ, пока не пройдеть наше горе. Что дѣлаеть отецъ твой? Отецъ твой?»

«Онъ спалъ въ саду подъ грушею. Теперь, я слышу, ведуть ему коня. Върно, онъ проснудся. Прощай! Совътую тебъ ъхать скоръе и лучше не попадаться ему теперь: онъ на тебя сердитъ». При этомъ Ганна вскочила и побъжала въ свътлицу...

Остраница медленно садился на коня и, вывхавши, оборачивался нѣсколько разъ назадъ, какъ [бы] желая вспомнить, не позабылъ ли онъ чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнулъ онъ своего хутора.

### ГЛАВА III.

Небо звъздилось, но одъяніе ночи было такъ темно, что рыцарь едва могъ только примътить хаты, почти подъъхавъ къ самому хутору. Въ другое время путешественникъ нашъ върно бы досадоваль на темноту, мъщавшую взглянуть на знакомыя хаты, сады, огороды, нивы, съ которыми срослось его дътство. Но теперь столько его занимали происшествія дня, что онъ не обращалъ вниманія, не чувствоваль, почти не замътилъ, какъ заливавшіяся со всъхъ еторонъ собаки прыгали передъ лошадью его такъ высоко, что, казалось, хотъли ее укусить за морду. Такъ человъкъ,

котораго будять, открываеть на мгновеніе глаза и тотчасъ ихъ смежаетъ: онъ еще не разлучился со сномъ, лѣнивою рукою берется онъ за халатъ, но это движеніе для того только, чтобы обмануть разбудившаго его, будто онъ хочеть вставать; а между тъмъ онъ еще весь въ бреду и во сив, щеки его горять, межно читать цълый водопадъ сновидьній, и угро дышить свѣжестью, и лучи солица еще такъ живы и прохладны, какъ горный ключъ. Конь самъ собою ускориль шагь, угадавь родимое стойло, и только однь привътливыя вътви вишенъ, которыя перекидывались черезь плетень, стъснявшій узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда браться рукою. Но это движеніе было машинально. Тогда только, когда конь остановился подъ воротами, онъ очнулся. Низенькія, решетчатыя ворота отворились. Кто такой...? Наконецъ, ворота отворились. Остраница въбхалъ во дворъ, но, къ изумленію своему, чуть не навхалъ на трехъ улановъ, сиящихъ въ мундирахъ.

Это выгнало всё мечты изъ головы его. Онъ терялся въ догадкахъ, откудова взялись польскіе уланы. Неужели усибли уже узнать о его пріфздё? И кто бы могь открыть это? Если бы, точно, узнали, то какъ можно въ такомъ скоромъ времени совершить эту экспедицію? И гдѣ же дѣлись его запорожцы, которые должны были еще утромъ посиѣть въ его хуторъ? Все это повергло его въ такое недоумѣніе, что не зналь, на что рѣшиться: ѣхать ли опрометью назадъ, или остаться и узнать причину такой странности? Онъ быль тронуть тѣмъ самимъ, который отперъ ему ворота. Первымъ движеніемъ его было схватиться за саблю, но, увидѣвши, что это запорожецъ, онъ опустилъ руку.

«Но пойдемте, добродію, въ свѣтлицу: здѣсь не въ обычаѣ говорить, и слишкомъ многолюдно», отвѣчалъ послѣдній.

Въ съняхъ вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, съ каганцемъ въ рукахъ. Осмотръвши съ головы до ногъ, она начала ворчать: «Чего васъ чортъ

посить сюда? Все только пугають меня. Я думала, что нашь панъ прівхаль. Что вамъ нужно? Еще мало горалки выпили!»

«Дурна баба! раземотри хорошенько: въдь это нанъ вашъ».

Гориина снова начала осматривать съ ногъ до головы, наконецъ вскрикнула: «Да это ты, мой голубчикъ! Да это-жъ ты, мой соколъ! Какъ ты перемѣнился весь! какъ же ты загорѣлъ! какъ же ты обросъ! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не далъ перемѣнить». Тутъ Гориина рыдала навзрыдъ и подняла такой вой, что лай собакъ, который было началъ стихать, удвоился.

«Сумасшедшая баба!» говориль запорожець отступивши и плюнувши ей прямо въ глаза. «Чего сдуру ты заревъла? Народъ весь разбудишь».

«Довольно. Гориина», прерваль Остраница. «Вотъ тебѣ, гляди на меня! Ну, насмотрѣлась?»

«Насмотрълась, моя матинько родная! Какъ не наглядъться! Еще когда ты маленькимъ былъ, носила я на рукахъ тебя, и какъ вырасталъ, все не спускала глазъ, Боже мой! А теперь вотъ опять вижу тебя! Охо, хо!» И старуха принялась рыдать.

«Слушай. Горийно!» сказалъ Остраница, примътивъ, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. «Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и напередъ подай святой насхи, потому что я, грѣшный, цѣлый день сегодня не ѣлъ ничего и даже не попробовалъ насхи».

«Да ты-жъ вотъ ото и насхи не отвъдывалъ, оъдная моя головонька! Песчастная горемыка я на этомъ свътъ! Охо, хо!» Тутъ потоки слезъ, разръшившись, хлынули цълымъ водонадомъ, и, подперши щеку рукою, снова оыла готова завыть, если-оъ не увидъла надъ собою замахнувшейся руки запорожца.

«Добродію! позволь кісмъ угомонить проклятую бабу!

Что это за соромный народъ! Пришла-жъ охота Господу Богу породить этакое илемя! Или ему недосугъ тогда былъ, или Богъ его знаетъ, что ему тогда было...»

Остраница вошель между тамъ въ сватлицу и, снявши съ себя кобенякъ, броспися на коверъ. Дорога, голодъ и встрѣчи привели его въ такую усталость, что онъ растянулся на немъ въ совершенной безчувственности, не обращая ни на что глазъ своихъ, а потому наше дѣло представить описаніе св'ятлицы, замічательной тімь, что постройка ея принадлежала еще діду. Это была просторная, болве продолговатая, комната и вмвств съ твмъ низенькая. какъ обыкновенно строилось въ тотъ вѣкъ. Инчто въ ней не говорило о прочности, какъ будто, кажется, строительбыль твердо увърень, что ея существованіе должно быть эфемерно: но, однакожъ, поправками, придълками ветхое строеніе простояло около 50 літь. Стінь были очень тонки, вымазаны глиною и выбълены снаружи и внутри такъ ярко, что глаза едва могли выносить этотъ блескъ. Весь полъ въ комнать быль тоже вымазань глиною, но такъ быль чисто выметень, что на немъ можно было лечь, не опасаясь занылить платья. Въ углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ея, обращенная къ окнамъ, была покрыта бълыми изразцами, на которыхъ синею краскою были нарисованы подобія человіческимь лицамь, съ желтыми глазами и губами; другая сторона состояла изъ зеленыхъ гладкихъ изразцовъ. Окна были невелики. круглы; матовыя стекла, пропуская свёть, не давали видёть ничего происходящаго на дворъ. На стънъ висълъ портретъ дъда Остраницы, воевавшаго съ знаменитымъ Баторіемъ. Онъ былъ изображенъ почти во весь ростъ, въ кольчугъ, съ нарою [пистолетовъ], заткнутыхъ за поясъ; нижняя часть ногъ до колънъ не была только видна. Потемнъвшія краски едва нозволяли видъть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно не извъстно. Надъ дверьми висъла тоже небольшая картина.

масляными красками, изображающая беззаботнаго запорожца съ боченкомъ водки, съ надийсью: Козакъ очин праволеая, сорочки не маеэ, которую и донынъ можно иногда встрътить въ Малороссіи. Противъ дверей — нъсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цватами. а подъ ними на длинной деревянной доскъ нарисованы сцены изъ Священнаго Инсанія: туть быль Авраамъ, приитливающійся изъ пистолета въ Исаака: Святой Даміянъ. сидящій на колу, и другія подобныя. Подалье висьло ньсколько турецкихъ саолей, ружье и разной величины пистолеты: неподвижный подъ образами столь, накрытый чистою скатертью, шитою по краямъ краснымъ шелкомъ и потемнъвшимъ сереоромъ; два страннаго вида складныхъ стула. Въ этомъ состояло убранство комнаты... Остранина между тымь теперь только замытиль, что столь быль уставленъ деревянными блюдами съ яйцами, масломъ и бараниною. Первымъ его дъломъ было приблизиться къ столу и утолить голодъ, который теперь началь спльнее докучать ему.

Въ это время вошла старая ключница съ пасхой, съ сметаной, сыромъ... «Вотъ тео́ъ, паночиньку мой, и розговъны! Вотъ тео́ъ и сметанка!» говорила [она]. «Куда-жъ, какъ онъ проголодался, о́ъдная дытына! Вотъ какъ не подавится, о́ѣдненькій! А я-то думала, а я хлопотала, а я о́ъгала, какъ о́ы ему, моему сердечному... А вотъ Господь сподобилъ, опять вижу тео́я. Охо, хо, хо!»

Гориина опять было хотѣла всплакнуть, но запорожецть Пудько, который началь было подремывать, сидя возлынасыщавшаго свой голодъ рыцаря, устремиль на нее глаза и проговориль: «Ну, ну, ну! попробуй только заревъть!..»

Это остановило намъреніе Горпины... «Кушай, кушай, сынку мой! ѣшь на здоровье, ѣшь, я не мѣшаю тебѣ! Голубчикъ мой! Мы съ тобою только разъ христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..»

«Еще и христосоваться!» проговориль Пудько сквозь

сонъ и схватилъ, вмъсто пуги, Гориннину ногу. «Пошла, проклятая баба!»

«Ступай, Горинно! полно тебв! проговориль, поднявшись, Остраница. «А не то я, несмотря на то, что ты стара и что няньчила меня, сниму со ствны воть этоть батогь; видишь ты этоть батогь?»

Горинна, которая привыкла бояться повелительнаго голоса своего пана, немедленно повиновалась.

«Ну, Пудько, гдѣ-жъ Тарасъ? Что онъ дѣлаетъ? Что я его не вижу?»

«А что-жъ ему дёлать? Извёстно, что дёлаетъ: спитъ гдё-ннбудь».

«Иу, такъ пойдемъ же и мы спать, только не въ душной хатъ, а на вольной землъ, подъ небомъ».

Запорожецъ натянулъ на себя кобенякъ и пошелъ вслѣдъ за Остраницею изъ свътлицы, въ которой чуть было не упалъ, зацъпившись за что-то, лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся въ кожухъ туловище. Остраница узналъ Курника, но замътно было, что онъ хватилъ не меньше другихъ, потому что въ его словахъ была страшная противоположность тому, что онъ говориль въ дверяхъ. Даже самый образъ выраженія быль не тотъ; множество словъ вмѣшивалось такихъ, которыхъ странно и смѣшно было отъ него слышать. Замѣтно было, что на него много сделали вліянія запорожцы. «Эхъ, славная конница у запорожцевъ! Торо, торо, торо, гайда, гонъ, гонъ, гонъ! Эка славная конница у запорожцевъ! Торо. торо, гонъ, гонъ, гонъ! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мей: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты мужичокъ? Зачемъ ты пришель? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо! гонъ, гонъ, гонъ!» и тому подобное. Остраница попробеваль было подойти къ атаману, котораго указаль ему Пудько и который лежаль, подмостивши себъ подъ голову боченокъ, но услышалъ отъ него один совершенно безсвязныя слова, изъ чего онъ заключилъ, что всѣ гуляли, какъ

слѣдуетъ, и рѣшился оставить ихъ въ нокоѣ и присоединиться къ другимъ, которыхъ храпѣніе составляло самую фантастическую музыку. Скоро всѣ уснули.

#### TAABA IV.

Однакожъ. Остраница долго не могъ заснуть; напрасно переворачивался онъ съ боку на бокъ и пробовалъ всъ положенія: сонъ убъгаль его, а думы незваныя приходили и силою ложились въ его мозгу. И такъ, его прівздъ понапрасит: и столько приготовленій, столько заботъ — все по-пустому! Она не хочеть тхать съ нимъ. Такъ воть это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда можеть еще думать при ней объ другомъ, объ отцъ или матери? Истъ, истъ! Гдъ любовь настоящая, такая, какъ следуетъ, тамъ нетъ ни брата, ни отца. — «Нътъ, я хочу», говорилъ онъ, разбрасывая руками: «чтобъ она или меня одного, или никого не любила. Цълуй, прижимай меня! Пусть жаръ дыханья твоего нахнётъ мит на щеки! Обинмая дрожащія груди твон, прижму тебя къ монмъ грудямъ... И еще при этомъ думать объ другомъ!.. О, какъ чудно, какъ странно создана женщина! Какъ приводить она въ офшенство! Весь горишь. иламень въ сердцъ, душно, тоска, агонія... а сама она, можетъ, и не знаетъ, что творитъ въ насъ; она себъ такъ. какъ ни въ чемъ не бывало: глядитъ безпечно и не знаетъ, что за муку произвела!»

Но между тъмъ луна, плывшая среди необозримаго синяго роскошнаго неба, и свъжій воздухъ весенней ночи на время усноконли его мысли. Онъ излились въ длинномъ монологъ, изъ котораго, можетъ-быть, узнають [читатели] сколько-нибудь жизнь героя. «И какъ же ей, въ самомъ лълъ, оставить бъдную мать, которая когда-то ее лелъяла и которую теперь она лелъетъ, для которой нътъ ничего и не будетъ уже ничего въ міръ, когда не будетъ ея до-

чери? Она одна для нея радость, пища, жизнь, защита отъ отца. Ивтъ, права она. И странная судьба моя! Отца я не видаль: его убили на войнъ, когда меня еще на свътъ не было. Матери я видълъ только посинълый и разрвзанный трупъ. Она, говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея выръзали меня, безчувственнаго, неживого. Какъ мит спасли жизнь — самъ не знаю. Кто спасъ? Зачъмъ спасъ? Лучие бы пропалъ, не живши! Чужіе призръли. Еще малъ и глупъ, я уже навздинчалъ съ запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить межъ ними христіанину, нить кобылье молоко, фсть конину. Однакожъ я былъ веселъ душой; ну. вырвусь же когда-нибудь на волю! И вотъ прітхалъ я на родину, спрота-спротою. Не встрётилъ никого знакомаго, Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ дътствъ. Инкого, никого! Однакожъ, хотя грустная, а всетаки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядеть, какъ посмевался католикъ православному народу, и вмъстъ весело. Подожди, ляше, увидишь, какъ растопчеть тебя вольный рыцарскій народъ! Что же? Вотъ тебѣ и похвалился! Увидѣлъ хорошую дивчину — и все позабыль, все къ чорту. Охъ, очи, черныя очи! Захотёль Богъ погубить людей за беззаконья, и послалъ васъ. Собиралось компанейство отметить за ругательства надъ Христовой върой и за безчестье народу. Я ни объ чемъ не думаль, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. Въ недобрый часъ затѣялась эта битва. Что-то дълаютъ теперь въ Польша коронный гетманъ, сеймъ и полковники: Грахъ лежать на печка. Еще бы можно было поправить; вражья потеря вёрно-бъ была сильнее, когда бы удариль изъ засады я. Бъжать всъ запорожцы, увидавъ, что и Галькинъ отецъ держитъ вражью сторону. А все вы, черныя брови, вы всему виной! И воть я спова прівхаль сюда съ ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себь славу силой и кровью завели меня, все вы, все вы, черныя брови! Дивно диво —

любовь! Ни объ чемъ не думаешь, ничего на свѣтѣ не хочешь, только сидѣть бы возлѣ ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе къ себѣ, такъ, чтобы пылающія шеки коснулись щеки, и все бы глядѣть. Боже! какъ хороша она была, смѣясь! Вотъ она глядитъ на меня. Серденько мос. Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь дѣлаешь ты? Вѣрно, лежишь и думаешь обо мнѣ! Нѣтъ, не могу, не въ силахъ оставить тебя, не оставлю ни за что... Какъ же придумать?.. Голова моя горитъ, а не знаю, что дѣлать! Поѣду къ королю, упрошу Ивана Остраницу: онъ добудетъ мнѣ грамоту и королевское прощеніе, и тогда, тогда... Богъ знаетъ, что тогда будетъ! Только все лучше, я буду близъ нея жить...»

Такъ раздумывалъ и почти разговаривалъ самъ съ собою Остраница; уже онъ обнималъ въ мысляхъ и свою Галю: вмѣстѣ уже воображалъ себя съ нею въ одной свѣтлица; они хозяйничаютъ въ этомъ земномъ раѣ... Но настоящее опять вторгалось въ это обворожительное будущее, и герой нашъ въ досадѣ снова разбрасывалъ руками; кобенякъ слетѣлъ съ плечъ его. Его терзала мысль, какимъ образомъ объявить запорожскому атаману, что теперь уже онъ оставляетъ свое предпріятіе и, стало-быть, помощь его больше не нужна.

### LIABA V.

Какъ только проснулся Остраница, то увидълъ весь дворъ, наполненный народомъ: усы, байбараки, женскіе нарчевые кораблики, бѣлыя намптки, синіе кунтуши: однимъ словомъ, дворъ представляль игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше; нестрый турецкій илатокъ. Со всею этою кучею народа [онъ] долженъ быль перецѣловаться и принять неимовѣрное множество янцъ, подносимыхъ въ шанкахъ, въ платкахъ, утокъ, гусей и прочаго — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, съ своей стороны, долженъ

быль отблагодарить угощеніемъ. Подносимое принято; п такъ какъ яйца, будучи сложены въ кучу, казались пирамидою ядерь, выставленныхъ на криности, [то] противъ вид индерот инуоб вынисать фар ститаныя сочки горблян для вскую гостей, и хутогинцы сделали самое страшное вторженіе. Поглаживая усы, толна нетеривливо ждала встунить въ бой съ этимъ драгоцвинымъ непріятелемъ. И между тъмъ, какъ одна толна бросилась на столы, трещавшіе подъ баранами, жареными поросятами съ хрѣномъ, а другая къ пустившему хмѣльный водопадъ, боясь ослушаться власти атамана, который наконецъ гостей принималь, держа въ рукахъ плеть. Онъ хлесталъ ею одного изъ подчиненныхъ своихъ, который стоялъ неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенанія при каждомъ ударъ. Атаманъ приговаривалъ такимъ дружескимъ образомъ, что если бы не было въ рукахъ плети, то можно подумать, что онъ ласкаетъ родного сына. «Вотъ это тебѣ, голубчикъ, за то, чтобъ ты зналъ, какъ почитать старшихъ! Вотъ тебъ, любезный, еще на придачу! А вотъ еще одинъ разъ! Вотъ тебѣ еще другой! Да, голубчикъ, не дълай такъ! А вотъ это какъ тебъ кажется? А этотъ вкусенъ? Признайся, вкусенъ? Когда по вкусу, такъ вотъ еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, какъ вотъ это? Нашлись же такіе искусники, что такъ хитро сплели! Что, танцуешь? Тебь, видно, весело? То-то, я зналь, что будеть весело. Я затьмъ тебя и благословляю такъ...» Тутъ атаманъ, наконецъ, увидевъ, что молодой преступникъ, несмотря на все стараніе устоять на мѣстѣ, готовъ былъ закричать, остановился. «Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!» Принявшій удары, съ опущенными глазами, изъ которыхъ ручьемъ полились слезы, приблизился и отвѣсилъ поклонъ въ ноги. «Говори, любезный: благодарю, атаманъ, за науку!»

«Благодарю, атаманъ, за науку».

«Теперь ступай! Гайда! Задай перцу баранамъ п спвухѣ!» «Христосъ восиресъ, атаманъ! Мы съ тобою еще не христосовались»

«Воистину воскресъ!» отвъчалъ атаманъ.

«Нѣтъ ли у тебя въ запасѣ губки? Охота забираетъ люльку затянуть». При этомъ вложилъ въ зубы вытянутую изъ кармана трубку.

«Какъ не быть! Это занятіе, когда матерія не клентся»

«И хотвлъ сказать тебь дело», примолвилъ Остраница съ нёкоторою робостью.

«Гмъ!» отвъчалъ атаманъ, вырубливая огонь.

«Мое дѣло не клентся».

«Не клентся?» промодвиль, раскуривая трубку: «погано!»

«Врядъ ли намъ что-нибудь достанется здёсь».

«Не достанется?.. Погано!»

«Придется намъ возвратиться ни съ чёмъ».

«Гиъ!..»

«Что-жъ ты скажень?» спросиль Остраница, удивленный такимъ неудовлетворительнымъ отвѣтомъ.

«Когда воротиться», отвічаль запорожець, сплевывая: «такъ и воротиться».

Остраницу ободрило такое равнодушіе. — «Только я не пойду съ вами; я потду на время въ Варшаву».

«Гмъ!» отвъчалъ атаманъ.

«Ты, можетъ-быть, сердитъ на меня, что я такъ обмаиулъ и поддѣлъ васъ? Божусь, что я самъ обманутъ!»

При этомъ словѣ грянула музыка, и, вмѣстѣ съ нею, гряпуло топанье танцующихъ. Атаманъ, съ трубкою въ зубахъ, ринулся въ кучу танцующей компаніи, очистиль около себя кругъ и пустился выбивать ногами и навприсядку.

## LAABA VI.

«Что онъ себѣ думаетъ, этотъ дурень Остраница?» говорилъ старый Пудько, «Щенокъ! Еще и родниться задумалъ со мною! Поганый нечестивецъ! Поди къ матери своей, чтобъ доносила напередъ! И достало духу у него сказать это!

Ігрень, дурень!» говориль онь, дергая рукою, какъ будто дралъ кого-нибудь за волоса. «Молодъ козакъ, усъ еще не прошибся!» Старый Кузубія не могъ вынести, когда видѣлъ. что младиній равняется съ старшими. «Знать долженъ, что кто задумалъ метить, тотъ у того не жди уже милости. Скорве солнце посинветь, вмвсто дождя посыплются раки съ неба, чёмъ я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко!» Этимъ восклицаніемъ обыкновенно оканчиваль онъ свою рвчь, когда бываль сердить, и Боже сохрани жинки не явиться тоть же часъ! На эту річь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать. приподздо изсохнувшее, едва живущее существо. Видъ ея не вдругъ [поражалъ]. Нужно было вглядъться въ этотъ несчастный остатокъ человѣка, въ это олицетворенное страданіе, чтобы ощутить въ душт неизъяснимо-тоскливое чувство. Представьте себѣ длинное, все въ морщинахъ, почти безчувственное лицо; глаза черные какъ уголь, нфкогда-огонь. буря, страсть, нынё неподвижные; губы какого-то мертваго цвъта. но, однакожъ, онъ были когда-то свъжи, какъ румянецъ на спітющемъ яблокі. И кто бы подумаль, что эти, слившіяся въ сухія рунны, черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этихъ, ифкогда гордыхъ и величественныхъ, бровей дарило счастіе, необитаемое на земль? И все прошло, прошло незамътно; образовалось, наконецъ, лишь безчувственное терптніе и безграничное повиновеніе.

## ОТРЫВКИ

пзъ

## начатыхъ повъстей.

I.

Я давно уже ничего не разсказываль вамъ. Признаться сказать, оно очень пріятно, если кто станеть что-нибудь разсказывать. Если же выберется человаченъ небольшого реста, съ сиповатымъ баскомъ, да и говоритъ ни слишкомъ громко, ни слишкомъ тихо, а такъ совершенно, какъ котъ мурчить надъ ухомъ, то это такое наслаждение, что ни неромъ не описать, ни другимъ чамъ-нибудь не сдалать. Это мнъ лучше нравится, нежели проливной дождикъ, когда сидишь въ свияхъ на полу передъ дверью на улицу, поджавши подъ себя ноги, а онъ, голубчикъ, треплетъ во весь духъ солому на крышь, и деревенскія бабы бытуть босыми ногами. мило покрывшись своей руб.... по голову и схвативши нодъ руку черевики. Вы никогда не слышали про моего діда? Что это быль за человъкъ! съ какими достоинствами! Я вамъ скажу, что такихъ людей я теперь нигде не отыскиваль. . . .

#### II. СТРАШНАЯ РУКА.

Повъсть

изъ книги подъ названіемъ "Лунный свѣтъ въ разбитомъ окошкѣ чердака на Васильевскомъ Островѣ, въ 16 линіи".

I.

#### II.

Фонарь умираль на одной изъ дальнихълиній Васильевскаго Острова. Одни только облые каменные домы кое-гдъ вызначивались. Деревянные чернъли и сливались съ густою массою мрака, тяготъвшаго надъ ними. Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревяннымъ, когда деревянный даже пропадаетъ, когда все чувствуетъ 12 часовъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, безсмысленныя кошки, одни спъвываются и бодретвуютъ! Но человъкъ знаетъ, что они не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ атакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему свои мрачныя объятья.

Но проходившій въ это время пѣшеходъ ничего подобнаго не имѣлъ въ мысляхъ. Онъ былъ не изъ обыкновенныхъ въ Петербургѣ пѣшеходовъ. Онъ былъ не чиновникъ, не русская борода, не офицеръ и не нѣмецкій ремесленникъ,—существо внѣ гражданства столицы. Это былъ пріѣхавшій изъ Дерита студентъ на факультеты, готовый на всѣ должности, но еще покамѣстъ ничего, кромѣ студентъ, занявшій полъ-угла въ Мѣщанской, у сапожника-нѣмца. Но обо всемъ этомъ послѣ. Студентъ, который въ этомъ чинномъ городѣ былъ тише воды, безъ шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался подъ домами, отбрасывая отъ себя самую огромную тѣнь, головою терявшуюся во мракѣ.

Все, казалось, умерло; нигдѣ огня. Ставни были закрыты. Наконецъ, подходя къ Большому проспекту, особенно остановилъ вниманіе на одномъ домѣ. Тонкая щель въ ставнѣ, свѣтившаяся огненною чертою, невольно привлекла и заманила заглянуть. Прильнувъ къ ставнѣ и приставивъ глазъ къ тому мѣсту, гдѣ щель была пошире, и задумался. Ламиа блистала въ голубой комнатѣ. Вся она была завалена разбросанными штуками матерій. Газъ, почти невидимый, безцвѣтный, воздушно висѣлъ на ручкахъ креселъ и тонкими струями, какъ льющійся водопадъ, падалъ на полъ. Налевые

ивъты, на бълой шелковой, блиставшей блескомъ серебра матерін, світились изь-подъ газа. Около дюжины шалей. легкихъ и мягкихъ, какъ иухъ, съ цвътами, совершенно живыми, смятыя, были брошены на полу. Кушаки, золотыя цъпи висъли на взонтыхъ до потолка облакахъ батиста. Но болье всего занимала студента стоявшая въ углу комнаты [стройная] женская фигура... все для студента, въ чудесно очаровательномъ, въ ослънительно божественномъ платъъвъ самомъ прекраснъйшемъ бъломъ. Какъ дышитъ это платье!... Сколько поэзін для студента въ женскомъ платьв!... Но білый цвіть — съ нимъ ніть сравненія. Женщина выше въ обломъ [платъф]. Она-царица, видфије, все, что похоже на самую гармоническую мечту. Женщина чувствуеть это и потому въ.... минуты преображается въ облую. Какія искры пролетають по жиламь, когда блеснеть среди мрака бълое платье! Я говорю—среди мрака, потому что все тогда кажется мракомъ. Всъ чувства переселяются тогда въ запахъ. несущійся отъ него, и въ едва слышимый, но музыкальный шумъ, производимый имъ. Это самое высшее и самое сладострастивниее сладострастіе. И потому студенть нашь, котораго всякая горинчная [девчонка] на улице кидала въ ознобъ, который не зналъ прибрать имени женщинъ, - пожиралъ глазами чудесное видъніе, которое, стоя съ наклоненною на сторону головой, охваченное досадною твнью наконецъ, поворотило прямо противъ него ослѣпительную отлизну лица и шен съ китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, съ бездною души подъ капризно и обворожительно подымавшимся бархатомъ бровей были невыносимы для студента.

Онъ задрожалъ, и тогда только увидълъ другую фигуру, въ черномъ фракъ, съ самымъ страннымъ профилемъ. Лицо, въ которомъ нельзя было замътить ни одного угла, но вмъстъ съ симъ оно не означалось легкими, округленными чертами. Лобъ не опускался прямо къ носу, но былъ совершенно покатъ, какъ ледяная гора для катанья. Носъ былъ продолженіемъ его—великъ и тупъ. Губа только верхняя вы-

двинулась далѣе. Подбородка совсѣмъ не было. Отъ носа шла діагональная линія до самой шен. Это былъ треугольникъ, вершина котораго находилась въ носѣ: лица, которыя болѣе всего выражаютъ глупость.

#### III.

Дождь быль продолжительный, сырой, когда я вышель на улицу. Съродымное небо предвъщало его надолго. Ни одной полосы свъта. Ни въ одномъ мъстъ, нигдъ не разрывалось сърое покрывало. Движущаяся съть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видълъ глазъ, и только одни передніе домы мелькали будто сквозь тонкій газъ; тускло мелькали вывъски; еще тусклъе надъ ними балконъ, выше его еще этажъ, наконецъ, крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманъ, и только мокрый блескъ ея отличалъ ее немного отъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи...

Чорть возьин, люблю я это время! Ни одного зъваки на улицъ. Теперь не найдешь ни одного изъ тъхъ господъ, которые останавливаются для того, что [бы] посмотръть на сапоги ваши, на штаны, на фракъ, или на шляну, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотрать задній фасадъ вашъ. Теперь раздолье мив закутаться кринче въ свой плащъ. Какъ удираетъ этотъ любезный молодой франтъ, съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и загляденье Невскаго проспекта. Криче его, криче, дождикъ! пусть онъ вбижитъ, какъ мокрая крыса, домой. А! вотъ и суровая дама обжитъ въ своихъ нестрыхъ трянкахъ, поднявши платье, далее чего нельзя поднять, не нарушивъ последней благопристойности. Куда дъвался характеръ! и не ворчитъ, видя, какъ чиновная крыса въ вицъ-мундирѣ съ крестикомъ, запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ. глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагъ тренещущихъ ногъ, какъ... выпуклостей ноги. О. это таковскій народь! Они большія

бестін, эти чиновники, ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, снѣгъ, ведро, всегда эта амфибія на улицѣ. Его воротникъ, какъ хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры; но онъ самъ неизмѣпенъ, какъ его канцелярскій порядокъ.

Навстръчу русская борода, купецъ, въ синемъ, нѣмецкой работы, сюртукъ, съ таліею на спинъ или, лучше, на шеъ. Съ какою купеческою ловкостью держитъ онъ зонтикъ надъ своею половиною! Какъ тяжело пыхтитъ эта масса мяса, обвернутая въ капотъ и ченчикъ! Ее скорѣе можно причислить къ моллюскамъ, нежели къ позвончатымъ животнымъ. Сильнѣе, дождикъ, ради Бога, сильнѣе кропи его сюртукъ нѣмецкаго покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиковъ и подушекъ! Боже, какую адскую струю они оставили послѣ себя въ воздухѣ изъ капусты и луку! Кропи ихъ, дождь, за все: за наглое безстыдство илутовской бороды, за жадность къ деньгамъ, за бороду, полную насѣкомыхъ, и сыромятную жизнь сожительницы... Какой вздоръ! ихъ не пройметъ оплеуха квартальнаго надзирателя. — что же можетъ сдѣлать дождь?

По какъ бы то ни было, только такого дождя давно не было. Онъ увеличился и перемънилъ косвенное свое направленіе, сдѣлался прямой, [съ] шумомъ хлынулъ въ крыши мостовую, какъ [бы] желая вдавить еще ниже этотъ бологный городъ. Окна въ кондитерскихъ захлопнулись. Головы съ усами и трубкою, долѣе всѣхъ глядѣвшія, спрятались: даже сѣрый рыцарь съ алебардою и завязанною щекою убѣжалъ въ будку...

#### IV.

«Мит нужно видъть полковника, я къ нему имтю дѣло», говорилъ почти отрокъ 17 лѣтъ.

«Тебѣ полковника?»... произнесъ съ разстановкою сторожевой козакъ передъ большою ставкою, разсматривая и переминая на своей ладони, съ какой-то недовѣрчивостью, грубый крошеный табакъ, это странное растеніе, которое

съ такою изумительною быстротою разнесла по вей концы міра новооткрытая часть світа. Трубка давно у него была въ зубахъ. «На что тебі полковникъ?»

При этомъ взглянуль на просителя. Это быль почти отрокъ, готовящійся быть юношею, лѣтъ 16, уже съ мужественными чертами лица, воспитаннаго солнцемъ и здоровымъ воздухомъ, въ полотияномъ крашеномъ кунтушѣ и шароварахъ.

«Съ тобою не станетъ говорить полковникъ», примолвилъ [козакъ], поглядѣвъ на него почти презрительно и закинувъ назадъ алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ.

«Отчего же онъ не станетъ со мною говорить?»

«Кто-жъ съ тобою станетъ говорить? ты еще недавно молоко сосалъ. Если-бъ у тебя былъ хоть суконный кунтушъ да иншаль, тогда бы... Вѣдь ты, вѣрно, поповичъ или школяръ? Знаешь ли ты этотъ инструментъ?» примолвилъ [козакъ] съ видомъ самодовольной гордости, указавъ на трубку.

«Ты думаешь...»

Но молодой воинъ остановился, увидѣвиш, что козакъ вдругъ онѣмѣлъ, потупилъ глаза въ землю и снялъ шапку, до того заломленную на бекрень.

Двое пожилыхъ мужчинъ, — одинъ въ короткомъ плащѣ съ рукавами, выстеганными золотомъ, съ узорно вычеканенными пистолетами, другой въ шитомъ кафтанѣ съ серебряною привязанною къ поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли въ ставку. Дрожа и блѣднѣя, шмыгнулъ за ними молодой человѣкъ и вошелъ въ ставку.

Молодой человёкъ ударилъ поклонъ въ самую землю отъ страха, увидёвши, какъ вошедшіе передъ нимъ богатые кафтаны поклонились въ поясъ и почтительно потупили глаза въ землю съ тёмъ безграничнымъ повиновеніемъ, которое такъ странно вмёщалось вмёстё съ необузданностью, чёмъ особенно славились козацкія войска.

На разостланномъ коврѣ сидѣлъ полковникъ. Ему, казалось, на видъ было лѣтъ 50. Волоса у него стали сѣдѣть, сизые усы величаво опускались внизъ. Дливный синій ру-

бецъ на щект и ло́у тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой рѣзкой характерной черты, но, просто, оно выражало съ спокойствіемъ увъренность козака. Глядя на него, можно было тотчасъ узнать, что у него рука желѣзная и мощно можетъ управлять... На немъ были широкіе, спніе съ серебромъ шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Нѣсколько пистолетовъ и ружей стояло, и висѣли по угламъ ставки уздечки: въ углу куль соломы. Полковникъ самъ, своею рукой, чинилъ свое сѣдло, когда вошли къ нему писарь и есаулъ.

«Здравствуйте, панове, мон върные, мон добрые товарищи! Вотъ вамъ приказъ: Не пускать далеко на понасъ, потому что татарва теперь рыскаетъ по стенямъ. Итти, какъ можно подальше, избирайте траву повыше, и шанки даже не снимайте. Да чтобъ козаки не стръляли по дорогамъ дрофъ и гусей, потому что и порохъ избавятъ даромъ, да что за мясовдъ такой козаку?.. Сухари да водато козацкая ъда. А вы, мой любый кумъ и мой любезный пріятель! (при этомъ онъ оборотился къ писарю) сдълайте сей же часъ перекличку и запишите всвхъ, которые на лицо. Да смотрите оба, что[бы] все было какъ слъдуетъ; а то я вамъ скажу, вчера я видълъ, какъ козакъ кланялся что-[то] слишкомъ часто [на] конъ. Я хотълъ было . . . . . . его, да жаль было заряда: у меня пистолетъ былъ заряженъ хорошимъ порохомъ»...

#### T.

# ОТРЫВОКЪ

изъ

## утраченной драмы.

Конецъ IV-го дъйствія.

[Валуевь]. А! забрало наконецъ! Какое это непостижимое явленіе! Подлецъ послѣдней степени, мошенникъ, заклейменный печатью позора, для котораго одна награда — висѣлица, — и этотъ человѣкъ, попробуй кто-нибудь коснуться его чести, назвать его подлецомъ: — «Какъ вы смѣете, милостивый государь, поносить честь мою? Я требую удовлетворенія за вашу обиду. Вы нанесли мнѣ такую обиду, которую... омыть кровью». Бездѣльникъ! И онъ стоитъ за честь свою, за честь, которая составлена изъ безчестія.

**Баскаковъ.** Я не въ силахъ болѣе перенесть этого! На этомъ мѣстѣ, здѣсь же, мы деремся.

[Валуевь]. Что? А, (становится спиною къ дверямъ) дуэль! Поединокъ! Иеправда! Нѣтъ, братецъ! Этакихъ подлецовъ не вызываю на поединокъ. Для тебя нѣтъ этого удовлетворенія. Этого для моей чести уже было бы слишкомъ,
чтобы я дрался съ каторжникомъ, котораго ведутъ въ Спбирь. Дуэль? Нѣтъ, тебя просто убить, какъ собаку. Бѣдное животное, благородное животное! прости, что я унизилъ, сравнивши съ этимъ гнуснымъ твореніемъ.

Валуевъ (въ бъщенствъ подбълаетъ къ окну). Эй, Инкапоръ! подай пистолетъ мнв.

Баскаковъ. Что, тебѣ хочется пистолета? вотъ онъ. Я бы тебя могъ сію минуту убить; но дивись моему великодушію: двѣ минуты я даю тебѣ еще приготовиться. Въ эго время ты можешь еще произнесть къ Богу одно такое слово, за которое, можетъ быть, уменьшатся твои муки, когда унесетъ твою душу ея владѣлецъ — дьяволъ.

(Валуевъ бросается на него. желая вырвать пистолетъ Иъсколько минутъ они борются.)

Валуевъ. Я вырву таки у тебя его.

[Баскаковъ]. Истъ, не вырвешь: у честнаго человѣка прфиче рука, нежели у подлеца.

(Борются еще нъсколько секундъ; наконецъ Баскакову удается навести пистолетъ противъ груди. Раздается выстрълъ. Валуевъ падаетъ. Подымается со всъхъ сторонъ лай собакъ. Стучатъ въ двери.) Голосъ въ замочную скважину: Баринъ, отворите-съ.

[Баскановъ]. Зачѣмъ?

[Голось]. Кто изъ васъ выстрёлиль изъ ружья?

[Баскаковъ]. Лжешь! здѣсь никто не стрѣлялъ. Лежитъ, протянулся; даже не вздохнулъ, не помолился, ни послѣдней ....... не молвилъ на смертномъ одрѣ своемъ—смерть, отвѣчающая его жизни. Однакожъ онъ жилъ; онъ имѣлъ такія же права жить. какъ и я, какъ и всякій другой. Онъ былъ гнусенъ, но былъ человѣкъ. А человѣкъ развѣ имѣетъ право судить человѣка? Развѣ кромѣ меня нѣтъ Высшаго Суда? Развѣ я былъ назначенъ его палачемъ? Убійство! Честный ли человѣкъ онъ былъ, подлецъ ли, но я все-таки убійца. Убійца не имѣетъ права жить на свѣтѣ. (Застрмливается.)

(Слышент собачій лай. Выламывають двери. Входить станціонный смотритель и ямщики).

Станціонный смотритель. Вишь, дуэль была.

Ямщикъ (разсматривает товла). Еще этотъ хрипитъ, а тотъ уже давно душу выпустилъ.

Станціонный смотритель. Что-жъ тутъ долго......? Возьмика, Гришка, гнёдого коня да ступай верхомъ за капитаномъ-исправникомъ.

(Занавыет опускается.)

## дъйствіе v.

Комната 1-го дъйствія.

Ольгинь (входя). Боже, какъ у меня сердце бъется! Я есопять увижу! (буду говорить съ ней!) (Входить Петрь). А. здравствуй, старикъ! Что, я могу видъть барыню?

[Петръ]. Какъ объ васъ прикажете доложить?

[Ольгинь]. Скажи, что управитель — тотъ самый, что ей рекомендованъ. (Петръ уходитъ.) Какъ все уединенно! Я едва могу узнать прежнюю комнату. Вѣрно, у ней не принимаютъ никого: даже ворота заперты.

[Петръ]. Барыня просила ее немножко подождать; она скоро выйдетъ къ вамъ.

[Ольгинъ]. Послушай, старикъ: что, вы всегда живете такъ, какъ теперь? Отчего у васъ заперты ворота? Развѣ никто не заѣзжаетъ къ вамъ?

[Петрь]. Вотъ то-то и есть, сударь, что мы живемъ, Богъ знаеть какъ. Ужъ по-моему иди въ монастырь, коли хочешь такъ жить. Гостей, объявить вамъ вотъ по чистосердечной совъсти, никого! Какъ добрый нашъ... жилъ съ нами, не такъ было! Что за ръдкостные люди были, если бы вы знали! Ну, что-жъ будешь дёлать! Не захотёли жить вмёстё да полно. А отчего? За дрянь, за пустякъ, чего-то разсердились одинъ на другого. Барыня какъ-то нагрубила барину; ну, не вытеривлъ — человвкъ молодой — и увхалъ. А по мив, право, изъ пустяковъ. Ведь ужъ известное дъло — бабы, ну, такъ чего же тутъ? Воть, конечно, вамъ лучше примърно сказать, моя старуха. Былъ я три года въ отлучкъ. Пріъзжаю — навстрьчу идеть опа, съ радости не знаеть, что дёлать, и ребенка ведеть за руку. «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — «А откуда, жена, ребенка взяла?» — «Богъ далъ», говоритъ. «Ахъ ты рожа! — Богъ далъ! Я тебѣ дамъ!» Ну, отломалъ-таки сильно бока. Что-жъ? Послѣ простилъ все, сталъ попрежнему жить. Что-жъ, вѣдь послѣ оказалось, что я самъ-то вѣдь былъ причиною рожденія ребенка: похожь на меня, какъ двѣ канли воды; такой же совстмъ, какъ я, голубчикъ ты мой! (Плачеть).

Вотъ ужъ два года тебя не знаю, и вѣсти нѣтъ. Что-то ты, мой сердечной? живъ ли ты?

[Ольгинъ]. Чтмъ. однакоже, занимается барыня?

[Петръ]. Какъ, чемъ занимается? Известно, дело женское. Я вамъ скажу, сударь, что дела хозяйственныя идуть у насъ. Богъ знаетъ какъ. Вотъ вы сами увидите. Вы спросите, отчего; а Богъ знаетъ, отчего? (Это дъло совсъмъ не женское). Если бы вы увидели, какъ она изволить управлять, такъ это курамъ смѣшно. Вообразите, что сама нереходить по всемь избамь, и чуть только где нашла больного, и пошла потеха: сама (то-есть, я вамъ скажу) натащить мазей, трянокъ, начнетъ перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста: боярское ли это дело? Какое же носле этого будеть къ ней уважение мужиковъ? Истъ, ужъ коли хочень управлять, то ты сама ужъ сиди на одномъ мѣстѣ; а если что — пошли приказчика: ужъ это его дъло; онъ уже обделаеть, какъ ему следуеть. Мужика не балуй! Мужика въ ухо! народъ простой, вынесеть. А этимъ-то и держится порядокъ. При барина не такъ было. Ахъ. если бы вы знали, сударь, что это быль за редкостный человекъ! Иу, да и она редкостная барыня. Если хотите, я вамъ покажу комнату барина, хотя барыня никого туда не виускаеть и запирается сама по нъсколькимъ часамъ: и что она тамъ...

### 1834.

Великая, торжественная минута. Боже, какъ слились и стелиились около ней волны различныхъ чувствъ! Ифтъ, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань между восноминаніемъ и надеждой... Уже нѣтъ восноминанія, уже сно несется, уже пересиливаетъ его надежда. У ногъ моихъ шумитъ мое прошедшее; надо мною сквозь туманъ свѣтлѣетъ перазгаланное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (хранитель, ангелъ), мой геній! О, не скрывайся отъ меня! Иободрствуй надо мною въ эту минуту и не отходи отъ меня весь этотъ, такъ заманчиво наступающій для меня,

годъ. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, инпрокое ли, кинишь ли великими для меня подвигами, илк... О. будь блистательно! будь дѣятельно, все предано труду и спокойствію! Что же ты такъ тапиственно стоишь предо мною, 1834-й [годъ]? Будь и ты моимъ ангеломъ. Если лѣнь и безчувственность хотя на время осмѣлятся коснуться меня—о, разбуди меня тогда! не дай имъ овладѣть мною! Пусть твои многоговорящія цифры, какъ неумольающіе часы, какъ совѣсть, стоятъ передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слухъ мой! чтобы она, какъ гальваническій прутъ, производила судорожное потрясеніе во всемъ моемъ составѣ!

Таинственный, пензъяснимый 1834! Гдв означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанныхъ одинъ на другой домовъ, гремящихъ улицъ, кинящей меркантильности. - этой безобразной кучи модъ, нарадовъ, чиновниковъ, дикихъ съверныхъ ночей, блеску и низкой безцвътности? Въ моемъ ли прекрасномъ, древнемъ, обътованномъ Кіевѣ, увѣнчанномъ многоплодными садами, опоясанномъ моимъ южнымъ прекраснымъ, чуднымъ небомъ, упонтельными ночами, гдф гора обсынана кустарниками, съ своими какъ [бы] гармоническими обрывами, и подмывающій ее мой чистый и быстрый, мой Дивиръ.—Тамъ ли?—О!.. Я не знаю, какъ назвать тебя, мой геній! Ты, отъ колыбели сще пролетавшій съ своими гармоническими ивснями мимо монхъ ушей, такія чудныя, необъяснимыя донынт зарождавшій во миж думы, такія необъятныя и упонтельныя лелѣявшій во мнѣ мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесныя очи. Я на кольняхъ. Я у ногъ твоихъ! О, не разлучайся со мною! Живи на землѣ со мною хоть два часа каждый день, какъ прекрасный братъ мой! Я совершу... Я совершу. Жизнь кинитъ во мив. Труды мои будутъ вдохновенны. Падъ ними будетъ въять недоступное земль Божество! Я совершу... О, поцылуй и благослови меня!

### Объ изданіи исторіи малороссійснихъ нозановъ.

До сихъ поръ еще истъ у насъ полной, удовлетворительной исторіи Малороссіи и народа. Я не называю исторіями многихъ компиляцій (вирочемъ, полезныхъ, какъ матеріалы), составленныхъ изъ разныхъ лѣтонисей, безъ строгаго критическаго взгляда, безъ общаго илана и цѣли, большею частію неполныхъ и не указавшихъ донынѣ этому пароду мъста въ исторіи міра. Я рышился принять на себя этотъ трудъ и представить, сколько можно обстоятельнье: какимъ образомъ отдълилась эта часть Россіи; какое получила она политическое устройство, находясь подъ чуждымъ владиніемь; какъ образовался въ ней воинственный народъ. означенный совершенною оригинальностью характера и иодвиговъ: какимъ образомъ онъ три вѣка съ оружіемъ въ рукахъ добывалъ права свои и упорно отстоялъ свою религію; какъ, наконецъ, навсегда присоединился къ Россіи; какъ исчезало воинственное бытіе его и превращалось въ земледѣльческое; какъ мало-по-малу вся страна получила новыя, взамънъ прежнихъ, права и, наконецъ, совершенно слилась въ одно съ Россіею. Около пяти лътъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіеся къ исторін этого края. Половина моей исторіи уже почти готова, но я медлю выдавать въ свётъ первые томы, подозрёвая существование многихъ источниковъ, можетъ-быть, ми: неизвъстныхъ, которые, безъ сомивнія, хранятся гді-нибудь въ частныхъ рукахъ. И потому, обращаясь ко всемъ. усердивние прошу (и нельзя, чтобы просвыщенные соотсчественники отказали въ моей просьов) имфющихъ какіе бы то ни было матеріалы, летописи, записки, песни, повьсти бандуристовъ, деловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссін), прислать мив ихъ, если нельзя въ оригиналахъ, то, по крайней мфрф, въ копіяхъ.



# II.

# АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Собраніе это составляють піесы, писанныя мною въ разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Я не писаль ихъ по заказу. Онъ высказывались отъ души, и предметомъ избиралъ я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, безъ сомнънія, найдуть много молодого. Признаюсь, ифкоторыхъ піесь я бы, можеть быть, не допустиль вовсе въ это собраніе, если бы издавалъ его годомъ прежде, когда я быль болье строгь къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмъсто того, чтобы строго судить свое прошедшее, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ настоящимъ. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. Притомъ, если сочинение заключаетъ въ себъ двъ, три еще несказанныя истины, то уже авторъ не въ правъ скрывать его отъ читателя, и за двъ, три върныя мысли можно простить несовершенство цълаго.

Я долженъ сказать о самомъ изданіи: когда я прочиталь отпечатанные листы, меня самого испугали во многихъ мѣстахъ неисправности въ слогѣ, излишности и пропуски, происшедшіе отъ моей неосмотрительности. Но недосугъ и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли мнѣ пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смѣю надѣяться, что читатели великодушно извинятъ меня.

# СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА.

Благодарность Зиждителю миріадъ за благость и состраданіе къ людямъ! Три чудныя сестры посланы имъ украсить и усладить міръ: безъ нихъ онъ бы быль пустыня и безъ пвнія катился бы по своему пути. Дружнве, союзнве сдвинемъ наши желанія и—первый кубокъ за здравіе скульитуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посътила землю. Она-мгновенное явленіе. Она — оставшійся следъ того народа, который весь заключился въ ней, со всёмъ своимъ духомъ и жизнію; она-ясный призракъ того свётлаго греческаго міра, который ушель отъ насъ въ глубокое удаленіе вѣковъ, скрылся уже туманомъ и до котораго достигаетъ одна только мысль поэта. Міръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозами, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; міръ, несущійся въ стройной пляскъ, при звукъ тимпановъ, въ порывъ вакхическихъ движеній, гдв чувство красоты проникло всюду: въ хижину бъдняка, подъ вътви платана, подъ мраморъ колоннъ, на площадь, кипящую живымъ, своенравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающій чашу пиршества, изображающій всю вьющуюся вереницу граціозной минологін, гдв изъ пѣны волнъ стыдливо выходитъ богиня красоты, тритоны несутся, ударяя въ ладони, Посейдонъ выходитъ изъ глубины своей прекрасной стихін — серебряный и бълый; міръ, гдѣ вся религія заключилась въ красотѣ, въ красотѣ человъческой, въ богоподобной красотъ женщины, — этотъ міръ весь остался въ ней, въ этой ніжной скульптурі; ничто кромѣ ея не могло такъ живо выразить его свѣтлое существованіе. Бѣлая, млечная, дышащая въ прозрачномъ мраморѣ красотой, нѣгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мыслы: красоту, гордую красоту человъка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни

было сильномъ порывѣ, но всегда въ ней человѣкъ является прекраснымъ, гордымъ и невольно остановитъ атлетическимъ. свободнымъ своимъ положеніемъ. Все въ ней слидось въ прасоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаеннь страдающій воиль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ, —такъ чувство красоты иластической, спокойной пересиливаетъ въ ней стремленіе духа! Она никогда не выражала долгаго глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свиръпый гатвъ, мгновенный вопль страданія, ужасъ, испугъ при внезаиности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслаждение, въ наслаждение спокойное. ведущее за собою нъгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нътъ тъхъ тайныхъ, безпредъльныхъ чувствъ, которыя влекуть за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бітущая, влача съ торжествомъ за собою толиу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ. какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ. Она родилась вийстй съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмість съ нимъ. Напрасно хотъли изобразить ею высокія явленія христіанства: она такъ же отділялась отъ него, какъ самая языческая віра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной сладострастной наружности. Онъ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двѣ сестры ея, живопись и музыка, которыхъ христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исполинское. Его порывомъ онѣ развились и исторгнулись изъ границъ чувственнаго міра. Мнѣ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... свѣтлѣе сіяй, покалъ мой, въ моей смиренной кельѣ, и да здравствуетъ живопись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ своемъ

убранствъ, мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и общирная, какъ вселенная, яркая музыка очей-ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровеній. Никогда не были разлиты по ней тв тонкія, тв таинственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя, слышишь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуень невыразимое. Вотъ мелькаютъ. какъ въ облачномъ туманъ, длинныя галлерен, гдъ изъ ста ринныхъ позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную отъ неумолимаго времени, и передъ тобою стоить, сложивши накресть руки, безмолвный зритель; и уже нъть въ его лицъ наслажденія, — взоръ его дышитъ наслажденіемъ не здішнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націн,—н'іть, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имфетъ таинственно-высокій. міръ христіанскій. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: какъ вдохновененъ и дологъ ясный взоръ ея! Она не схватываетъ одного только быстраго мгновенія, какое выражаеть мраморъ; она длить это мгновеніе, она продолжаеть жизнь за границы чувственнаго, она похищаетъ явленія изъ другого, безграничнаго міра, для названія которыхъ ніть словъ. Все неопредвленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсвкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредбляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуеть въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Страданіе выражается живъе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она беретъ уже не одного человъка, ея границы шире: она заключаетъ въ себъ весь міръ; вев прекрасныя явленія, окружающія человіка, въ ея власти: вся тайная гармонія и связь человіка съ природоювъ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильнѣе шини, третій покалъ мой! Ярче сверкай и брызгай по золотымъ краямъ его звонкая пѣна,—ты сверкаеть въ честь музыки. Она восторженнѣе, она стремитель

пће обфикъ сестеръ своикъ. Она вся-порывъ; она вдругъ. за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаеть его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаеть его въ свой міръ. Она властительно ударяеть, какъ но клавишамъ, но его нервамъ, по всему его существованію и обращаеть его въ одинь тренеть. Онь уже не наелаждается, онъ не сострадаетъ, — онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живеть, живеть своєю жизнію, живеть порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная. она проникла весь міръ, разлилась и дышить въ тысячь разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна, но могущественний и восторженний подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдё тысячи поверженныхъ на колени молельщиковъ стремить она въ одно согласное движение, обнажаеть до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружить п несется съ ними горф, оставляя послф себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, тренещущій въ углубленін остроконечной башни.

Какъ сравнить васъмежду собою, три прекрасныя царицы міра? Чувственная, плінительная скульптура внушаеть наслажденіе, живопись — тихій восторгь и мечтаніе, музыка-страсть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведение скульптуры, духъ невольно погружается въ уноеніе; разсматривая произведеніе живониси, онъ превращается въ созерцаніе; слыша музыку — въ болізненный воиль, какъ бы душою овладело только одно желаніе вырваться изъ тѣла. Она—наша! она—принадлежность новаго міра! Она осталась намъ, когда оставили насъ и скульитура. и живонись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынѣшнее время. когда наступаетъ на насъ и давитъ вся дробь прихотей и наслажденій, надъ выдумками которыхъ ломаетъ голову нашъ XIX въкъ. Все составляетъ заговоръ противъ насъ; вся эта соблазнительная цёнь утонченныхъ изобретеній роскони сильнее и сильнее порывается заглушить и усы-

пить наши чувства. Мы жаждемъ спасти нашу бѣдиую душу, убъжать отъ этихъ страшныхъ обольстителей и бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, снасителемъ, музыка! Не оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй рьзче своими звуками по дремлющимъ нащимъ чувствамъ! Волнуй, разрывай ихъ и гони, хотя на мгновеніе, этотъ холодно-ужасный эгонзмъ, силящійся овладіть нашимъ міромъ! Пусть, при могущественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствуетъ, хотя на мигъ, угрызеніе совъсти, спекуляторъ растеряетъ свои расчеты, безстыдство и наглость невольно выронить слезу предъ созданіемъ таланта О, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зиждитель міра повергъ насъ въ нъмъющее безмолвіе своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человѣку, Онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествъ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаетъ гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздитъ ее къ небу и повергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру послаль. Онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древній міръ обратился въ опміамъ красотв. Эстетическое чувство красоты слило его въ одну гармонію и удержало отъ грубыхъ наслажденій. Вѣкамъ неспокойнымъ и темнымъ, гдѣ часто сила и неправда торжествовали, гдъ демонъ суевърія и нетериимости изгонялъ все радужное въ жизни, далъ Онъ вдохновенную живопись, показавшую міру неземныя явленія, небесныя наслажденія угодниковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый въкъ ниспослалъ Онъ могущественную музыкустремительно обращать насъ къ Нему. Но если и музыка насъ оставить, что будеть тогда съ нашимъ міромъ?

**1**831.



# О СРЕДНИХЪ ВЪКАХЪ.

Никогда исторія міра не принимаєть такой важности и значительности, никогда не показываеть она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе вѣки. Всѣ событія міра, приближаясь къ этимъ вікамъ, послі долгой неподвижности, текутъ съ усиленною быстротою, какъ въ иучину, какъ въ мятежный водоворотъ, и, закружившись въ немъ, неремѣшавшись, переродившись, выходятъ свѣжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразованіе всего міра; они составляють узель, связывающій мірь древній съ новымъ; имъ можно назначить то же самое мѣсто въ исторіи человічества, какое занимаєть въ устроеніи человъческого тъла сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходять всв жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразование? какія удержались въ немъ старыя стихіп? что прибавлено новаго? какимъ образомъ онъ смъщались? что произощло отъ этого смѣшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе въковъ новыхъ? — это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей исторіи. Все, что мы имжемъ, чемъ пользуемся. чёмъ можемъ похвалиться передъ другими вёками, все устройство и искусное сложение нашихъ административныхъ частей, всв отношенія разныхъ сословій между собою, самыя даже сословія, наша религія, наши права и привилегін, нравы, обычан, самыя знанія, совершившія такой быстрый прогрессивный ходъ, все это или получило начало и зародышъ, или даже развилось и образовалось въ темные,

закрытые для насъ средніе вѣка. Въ нихъ первоначальныя стихіи и фундаментъ всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслѣдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ея похожи на посѣтителей фабрики, которые удивляются быстрой отдѣлкѣ издѣлій, совершающейся почти передъ глазами ихъ, но позабываютъ заглянуть въ темное подземелье, гдѣ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчокъ всему: такая исторія похожа на статую художника, не изучившаго анатоміи человѣка.

Отчего же, несмотря на всю важность этихъ необыкновенныхъ въковъ, всегда какъ-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь къ нимъ, всегда спѣшили скорфе пройти ихъ и отдълаться отъ нихъ, и ръдкіе, очень ръдкіе, пораженные величіемъ предмета, возлагали на себя трудъ разрѣшить нѣкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? Мнѣ кажется, это происходило отъ того, что средней исторіи назначали самое низшее мѣсто. Время ея дѣйствія считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невѣжественнымъ, и оттого-то оно и въ самомъ дълъ сдълалось для насъ темнымъ, раскрытое не вполнъ, оцъненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величін. Невіжественнымъ можно назвать развѣ только одно начало, но это невѣжественное время уже имъетъ въ себъ то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліяніл двухъ жизней, древняго міра и новаго, это рѣзкое противориче ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихін стараго міра, которыя тянутся по новому пространству, какъ рфки, впавшія въ море, но долго еще не сливающія своихъ прёсныхъ водъ съ солеными волнами; эти дикія, мощныя стихіи новаго, упорно не допускающія къ себф чуждаго вліянія, но, наконець, невольно принимающія его; это стараніе, съ какимъ европейскіе дикари кроятъ по своему римское просвъщение; эти отрывки или, лучие сказать, клочки римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще неопределенныхъ, не получившихъ ни образа, ни границъ. ин порядка; самый этоть хаось, въ которомъ бродять разложенныя начала страшнаго величія нынашней Европы и тысящелатней силы ея,— они вса для насъ занимательнае и болае возбуждають любопытства, нежели неподвижное время всесватной римской имперіи подъ правленіемъ ея безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно запимались исторіею среднихъ въковъ, это-мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней. На нее глядели, какъ на кучу происшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толич раздробленныхъ и безсмысленныхъ движеній, не имфющихъ главной нити, которая бы совокупляла ихъ въ одно целое. Въ самомъ дѣлѣ, ея страшная, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться чемъ-то хаоснымъ; по разсматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цёль, и направленіе. Я, однакоже, не отрицаю, что, для самаго умінья найти все это, нужно быть одарену темь чутьемь, которымь обладають немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидъть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Иослъ ихъ волшебнаго прикосновенія, происшествіе оживляется и пріобратаеть свою собственность, свою занимательность: безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и безсмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно, если только о немъ сохранились върныя летонией, выключая развъ совершенное безстрастіе народовъ; вездъ есть нить, какъ во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываеть заткана утокомъ; какъ въ лучистомъ камив есть невидимый свать, который онъ отливаеть, будучи обращень къ солицу-она исчезаеть только съ утратою извѣстій. Такъ и въ первоначальныхъ вѣкахъ средней исторіи, сквозь всю кучу происшествій, невидимою нитью тянется постепенное возрастаніе напской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія происходили совершенно отдъльно и блескомъ своимъ затемияли уединеннаго, еще скромнаго римскаго нервосвященника; действовалъ сильный государь или его вассалъ, и дъйствовалъ лично для себя, а между тъмъ существенныя выгоды незамътно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалосъ, нарочно происходило для напы. Гильдебрандтъ только отдернулъ занавъсъ и показалъ власть, уже давно пріобрътенную папами.

Исторія среднихъ въковъ менье всего можетъ назваться скучною. Нигде неть такой пестроты, такого живого действія, такихъ різкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строенісмъ, въ фундаментъ котораго улегся свъжій, крынкій, какъ въчность, гранить, а толстыя стыны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ киринчъ видны готоскія руны, на другомъ блеститъ римская позолота; арабская ръзьба, греческій карнизь, готическое окно-все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. По яркость, можно сказать, только внишній признакъ событій среднихъ віковъ; внутреннее же ихъ достогиство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дълающая ихъ единственными, не встръчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тѣ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжетъ средней исторіи есть пана. Онъ—могущественный обладатель этихъ молодыхъ вѣковъ, онъ движетъ всѣми силами ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ мановеніемъ своимъ правитъ ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія паны. — Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проницательности и мудрости, — слѣдствія старческаго возраста, — его деспотизмъ и деспотизмъ безчисленныхъ легіоновъ его могущественнаго духовенства — ревностныхъ подданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желѣзиня оковы на всѣ углы міра, куда ни проникло знаменіе креста — представляютъ явленіе сдинствонное, колоссальное и не

повторявшееся никогда. — Не стану говорить о злоупотребленін и о тяжести оковъ духовнаго деснота. Проникнувъ болье въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провиданія: не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанію народыи Европа разсыпалась бы, связи бы не было: некоторыя государства поднялись бы, можетъ-быть, вдругь и вдругь бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосъдамъ; образование и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновьсія, которое такъ удивительно ее содержить; она бы доле была въ хаось, она бы не слилась, жельзною силою энтузіазма, въ одну ствну, устранившую своею крѣпостью восточныхъ завоевателей. и, можетъ-быть, безъ этого великаго явленія, Европа устуиила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, вмфсто креста. — Невольно преклонишь кольна, следя чудные пути Провиденія: власть панамъ какъ будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолженіе этого времени юныя государства окрѣшли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнуть возраста повелѣвать другими; чтобы сообщить имъ энергію. безъ которой жизнь народовъ безцвётна и безсильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть папы, какъ исполнившая уже свое предназначеніе, какъ болбе уже ненужная, вдругь ноколебалась и стала разрушаться, несмотря на вев сильныя меры, на вес желаніе удержать гибнущія силы своп. Власть ихъ въ этомъ отношенін была то же, что подмостки и ліст для постройки зданія: вначаль они выше и кажутта значительное самого строенія; но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслію о среднихъ вѣкахъ невольно сливается мыслю крестовыхъ походахъ—необыкновенномъ событіи, котороє

стоить, какъ исполинъ, въ срединв другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдф, въ какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величіемъ? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порождение ненависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочокъ земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нѣтъ! ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не входять сюда: вев проникнуты одною мыслію—освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текуть съ крестами со всвух сторонъ Европы; короли, графы—въ простыхъ власяницахъ; монахи, препоясанные оружіемь, становятся въ ряды воиновъ; епископы, пустынники, съ крестами въ рукахъ, предводять несмѣтными толиами-и всѣ текуть освободить свою въру. Владычество одной мысли объемлетъ всъ народы. Ивть ли чего-то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпріятіемъ. Не странно ли было бы, если бы отрокъ заговорилъ словами разсудительнаго мужа? Они были порождение тогдашняго духа и времени. Предпріятіе это-діло юноши, но такого юноши, которому опредълено быть геніемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидінныя слідствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидёть свёть, который часто заслоняло отъ нея духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть света, где потухающее аравійское просвъщение силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжируеть по Азін. Не въ правъ ли мы изумляться? Обыкновенно, какой-нибудь выходецъ изъ земли образованной одинъ приноситъ просвъщение и первыя свъдвнія въ неизв'єстную страну и постепенно образуеть дикарей; но образование это тянется медленно, неровно. Здёсь же, напротивъ, народы сами, всею своею массою, приходятъ за образованіемъ и, несмотря на долгое пребываніе, не сливаются со своими учителями, ничего не персынмають у

нихъ роскоинаго и развратнаго, удерживають свою самобытность, при всемъ заимствованіи множества азіатскихъ обыкновеній, и возвращаются въ Европу европейцами, а не азіатцами. Я уже не говорю о тъхъ слъдствіяхъ, тъхъ перемънахъ въ феодальномъ правленіи, для которыхъ нужно было временное удаленіе многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другія происшествія, наполняющія среднюю исторію. Они хотя, въ сравненіи съ крестовыми походами, могутъ почесться второстепенными, но тъмъ не менъе всъ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ въкамъ какой-то фантастическій свътъ, всъ — порожденіе юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ спльныхъ и пеликихъ надеждъ, часто безразсуднаго, но плънительнаго, и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку времени. Возьмемъ то блестящее время, когда появились аравитяне — краса народовъ восточныхъ. И одному только человъку и созданной имъ религін. роскошной, какъ ночи и вечера Востока, пламенной, какъ природа близкая къ Индійскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великія пустыни Азін, - обязаны они вефмъ своимъ блестящимъ, радужнымъ существованіемъ! Съ непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигають свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго моря. И воображение ихъ, умъ и всв способности, которыми природа такъ чудно одарила араба, развиваются въ виду изумленнаго Запада, отлечатываясь со всею роскошью на ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же внезанно, какъ въ ихъ сказкахъ, кинящихъ изумрудами и нерлами восточной поэзін. Втак впередъ-и уже онъ исчезъ, этотъ необыкновенный народъ, такъ что въ раздумын спрашиваень себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или онъ-самое прекрасное создание нашего воображения?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противоположности появление норманновъ—народа, котораго гифвиый Сфверъ свирфпо выбросилъ изъ ледяныхъ ифдръ своихъ. Горсть людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся по пятамъ мрачный ихъ Одинъ и снъговыя горы Скандинавіп, наводить паническій страхъ на обширныя государства! По Съверному океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъначальствомъ морскихъ своихъ королей, — и все падаетъницъ передъ этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бъдностію Скандинавіи и дикою религіею.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе монголовъ были также дёломъ почти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азін, которая была скрыта отъ глазъ всёхъ народовъ, осв'тилась вдругъ въ самомъ страшномъ величіи. Эти степп, которымъ нътъ конца, озера и пустыни исполинскаго размъра, гдъ все раздалось въ ширину и безпредальную равнину, гдф человъкъ встрфчается какъ будто для того, чтобы собою увеличить еще болье окружающее пространство; степи, шумящія хлібомь, никімь не сілннымь и не собираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями, -- степи, гдъ пасутся табуны и стада, которыхъ отъ въка никто не считалъ, и сами владельцы не знаютъ настоящаго количества, - эти степи увидели среди себя Чингисъ-Хана, давшаго обътъ передъ толпами своихъ узкоглазыхъ, илосколицыхъ, широкоплечихъ, малорослыхъ монголовъ завоевать міръ, п-многолюдный Пекинъ горить цёлый мёсяцъ, милліонъ народа выстрёливается монгольскими стрълами, государь тунгусскій гибнеть съ сотнями тысячь подданныхъ на замерзшемъ озерѣ, стада пригоняются къ границамъ Индіи, табуны кишать при Волгѣ. Словомъ, какъ будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстраго распространенія тоже не видала ни древняя, ни новая исторія.

Я уже ничего не говорю о важной торговлѣ Венеціи, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималь одинъ городъ, и городъ безъ государства, выжимая золото со всего міра, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими всѣ моря, и дворцами при Адріатическомъ морѣ, далеко превосходили многихъ монарховъ.

Этого явленія я не считаю единственнымъ и необыкновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измъненіями. Несравненно оригинальнъе жизнь Европы во время и послъ крестовыхъ походовъ, когда въ ней все еще темны и неопредъленны границы государствъ; когда еще государь звучитъ однимъ именемъ своимъ, и вмъсто того милліоны владъльцевъ, изъ которыхъ каждый-маленькій императоръ въ своей земль: когда вся Европа облекается въ неприступные замки съ башнями и зубцами, и твердыя крѣности усѣиваютъ ея поверхность; когда воспитанная взаимнымъ страхомъ и битвами сила рыцарей делается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ желѣзо, тяжести котораго еще не выносиль человѣкъ, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и сдѣлать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. Но какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ совершенную противоположность съ ихъ нравами! это — всеобщее безиредъльное уважение къ женщинамъ. Женщина среднихъ въковъ является божествомъ: для ней турниры, для ней ломаются конья, ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы; для ней суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бъгуна своего, налагаетъ на себя объты изумительные и неподражаемые по своей строгости къ себъ, и все для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ся на нравы и того болье. Все благородство въ характерф европейцевъ было ея следствіемъ. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ и приключеній каждому и произведшая впоследствін въ европейцахъ жажду къ открытію новыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани и битвы, въчно неспокойное положение,

вмісто того, чтобы ослабить всеобщій духъ и напряженіе, какъ то обыкновенно дълается въ періодахъ исторіи, когда роскошь разъедаеть раны нравственной болезни народовъ и алчность выгодъ личныхъ выводитъ за собою низость, лесть и способность устремиться на всв утонченные пороки, -- вм'ёсто этого, они только укрёпили и развили ихъ! Пороки народовъ образованныхъ не смѣли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидение бодрствовало надъ нимъ неусынно и съ заботливостью предапнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдалять рыцарей отъ ихъ обътовъ и строгой жизни, подогръвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный, какъ появившіяся чудныя, небывалыя никогда дотоль общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совъстью нередъ народами Европы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существованія, что всегда составляло цель обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человъка, и жить для всего человъчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себ'в однозащиту въры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явленіе? Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ въковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться отъ своей цёли и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ живъе привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тъхъ, за которыми наложили на себя сами же смотрѣніе, -- какъ возникаютъ уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, какъ высшія предопредъленія, являющіеся уже не совъстью передъ вътренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни обширныя земли, ни даже самая корона не

спасають и не отмъняють произнесеннаго ими приговора. Незнаемые, невидимые, какъ судьба, гдв-нибудь въ глуши льсовь, подъ сырымъ сводомъ глубокаго подземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и лѣла того, которому. посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассаловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гле въ міре власть выше его. И если эти полземные сульи разъ произносили обвиняющее слово — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняеть къ себь приближение, напрасно его золото залъпляетъ уста и заставляеть всехъ прославлять его-неумолимый кинжаль настигаеть его на концъ міра, крадется мимо пышной толпы придворныхъ и разитъ его изъ-за илеча друга. Не составляеть ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дъйствуетъ человъкъ, оторванный отъ общества, лишенный покрова законной власти, не знающій, что такое слово: «невозможность».

А самый образъ занятій, царствовавшій въ срединь п концъ среднихъ въковъ, — это всеобщее устремление всъхъ къ чудесной наукъ, это желаніе вынытать и узнать таинственную силу въ природъ, эта алчность, съ какою всъ ударились въ волшебство и чародъйственныя науки, на которыхъ ясно кипить признакъ европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не развились и не достигли нын вшняго совершенства! Самая даже простодушная в вра ихъ въ духовъ и обвиненія въ сообщеніи съ ними имфютъ для насъ уже необыкновенную занимательность. А занятія алхиміею, считавшеюся ключемъ ко встмъ познаніямъ, втнцомъ учености среднихъ въковъ, въ которой заключилось датское желаніе открыть совершеннайшій металль, который бы доставиль человъку все! Представьте себъ какой-нибуль германскій городъ въ средніе в'яки, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые готическіе домики и среди ихъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся ствнамъ котораго лепител

мохъ и старость, окна глухо заколочены—это жилище алхимика. Ничто не говорить въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываеть о неусынномъ бодрствованіи старца, уже посъдѣвшаго въ своихъ исконіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою,—и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой, и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже отъ неудачи— первоначальная стихія всего европейскаго духа — которое напрасно преслѣдуетъ инквизиція, проникая во всѣ тайныя мышленія человѣка: оно вырывается мимо и, облеченное страхомъ, еще съ большимъ наслажденіемъ предается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? Какое мрачное и ужасное явленіе! Инквизиція свирьная, сльная, владывшая безчисленными сводами и подземельями монастырей, не вырящая ничему, кромы своихы ужасныхы пытокы, на которыхы человыкы показалы адскую изобрытательность; инквизиція, выпускавшая изы-поды монашескихы мантій свои жельзные когти, хватавшіе всыхы безы различія, кто только ни предавался страннымы и необыкновеннымы занятіямы; подтвердившая великую истину, что если можеты физическая природа человыка, доведенная муками, заглушить голосы души, то вы общей массы всего человычества душа всегда торжествуеты нады тыломы.

Не единственны ли всё эти явленія? Не дають ли они права назвать средніе вёка вёками чудесными? Чудесное прорывается при каждомъ шагё и властвуеть вездё, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вёковъ, — юныхъ потому, что въ нихъ дёйствуетъ все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшіе о слёдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не им'євшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все было въ нихъ—поэзія и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда всту-

инте въ область исторіи новой. Переміна елишкомъ ощутительна, и состояние души вашей будеть похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною марно и стройно совершающія правильное теченіе. Дъйствія человька въ среднихъ выкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія происшествія представляють совершенные контрасты между собою и противоръчать во всемъ другъ другу; но совокунление ихъ всехъ вместь, въ цёлое, являетъ изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человъка съ жизнію цълаго человъчества, то средніе віка будуть то же, что время воснитанія человъка въ школъ. Дни его текутъ незамътно для свъта, дъянія его не такъ кръпки и зрълы, какъ нужно для міра, объ нихъ никто не знаетъ; но за то они вев — следствіе порыва и обнажають за однимъ разомъ вст внутреннія движенія человіка, и безь нихъ не состоялась бы будущая его деятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссальными событіями заключается время среднихъ вѣковъ! Великая имперія, повельвавшая міромъ, двынадцативыковая нація, дряхлая, истощенная, падаеть; съ нею валится полсвъта, съ нею валится весь древній міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладіаторами, статуями. тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это ихъ начало. Оканчиваются средніе вѣка тоже самымъ огромнымъ событіемъ-всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ на воздухъ все и обращающимъ въ ничто всѣ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обнявшія. Власть наны подрывается и надаеть, власть невѣжества подрывается, сокровища и всемірная торговля Венецін подрываются, и когда всеобицій хаосъ переворота очищается и проясияется, предъ изумленными очами являются: монархи, держащіе мощною рукою свои скинетры; корабли, расширеннымъ взмахомъ несущіеся по волнамъ необъятнаго океана мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у европенцевъ, вместо безсильнаго оружія, огонь; нечатные листы разлетаются по всёмъ концамъ міра,—
и все это результаты среднихъ вёковъ. Сильный напоръ и
усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только,
чтобы сильне произвесть всеобщій взрывъ. Умъ человека,
задвинутый кренкою толщею, не могъ иначе прорваться,
какъ собравши всё свои усилія, всего себя. И оттого-то,
можетъ-быть, ни одинъ вёкъ не представляетъ такихъ
гигантскихъ открытій, какъ XV,—вёкъ, которымъ такъ
блистательно оканчиваются средніе вёка, величественные,
какъ колоссальный готическій храмъ, темные, мрачные, какъ
его пересёкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ
разноцвётныя его окна и куча изузоривающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столны и стёны, оканчивающіяся мелькающимъ въ облакахъ шиицемъ.



# ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА \*).

Между тѣмъ посланникъ нашъ переѣхалъ границу, отдѣляющую нынѣ ппрятинскій повѣтъ отъ лубенскаго. Общихъ ѣзжалыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссіп, но почти каждому извѣстна была какая-нибудь проселочная, по мнѣнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, цараналась по косогору, зѣшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня, слѣдъ означалъ ея уклоненія. Достаточно было только выѣхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлеговъ. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленнаго съ мѣстами, было то, что онъ долженъ былъ, на разстояніи 25 или 50 ружейныхъ выстрѣловъ, вывѣдывать и выспранивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ повода и наклонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изрѣдка попадавшіяся кочки и ини срубленныхъ деревъ, заставляя спотыкаться вѣрнаго его товарища, борзаго коня, перерѣзывали разомъ его думы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ низались въ головѣ его. Въ первый разъ еще случалось ему выполнять такое порученіе: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Глечикъ?... Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшаго себя полковникомъ миргородскаго полку?... Ему не объявлено было ничего удовлетворительнаго ни о характерѣ, ни о силѣ его, ни о томъ, какія онъ

<sup>\*)</sup> Изъ романа подъ заглавіємъ: «Гетьманъ». Первая часть его была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не быль ею доволенъ; двъ главы, напечатапныя въ періодическихъ изданіяхъ, помъщаются въ этомъ собраніи.

имъетъ сношенія, и съ къмъ... Къ чему же эта осторожность, какую нужно было иметь въ речахъ съ нимъ? Зачвиъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свъдънія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чьмъ могь быть полезень такой отдаленный союзникь?... Мысленно досадоваль онъ на себя, что не вывъдаль обстоятельно объ этомъ отъ Бригитты: ей, безъ сомивнія, скольконибудь были изв'встны причины такого страннаго посольства. Солнце медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мъняясь и разрываясь, летьли по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тёнь свою и притворяли мало-помалу ставни окошекъ, освъщавшихъ свътлый Божій міръ. Въ это время путникъ нашъ, послѣ долгаго степного странствія, въбхаль въ лосъ. Раздотыя безжалостною осенью деревья сквозили какъ решето и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объедки и битые ковши отъ недавняго пиршества, валялись неприбранные, и одинъ только шелестъ ихъ, ходя по лёсу, давалъ знать о присутствін въ немъ нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину льса темньло небо; рызкій вытерь подымался съ поля и мчалъ заунывные свои вопли въ гущу леса. Путникъ поневолъ задумался и остановилъ коня своего въ нерышимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и передъ нимъ торчалъ одинъ только лъсъ да неизвъстность; какъ вдругъ громкій голосъ: «цобъ, цобъ!» поразиль слухь его; тяжело нагруженный возь заскрипьль, и нара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. Надобно вообразить себя на місті путешественника, чтобы вполні почувствовать радость такой встричи. Луна въ это время выръзалась на небъ. Серебряный свъть, перепутанный тънью оть деревъ, паль рѣшеткою на землю, освѣтивъ далеко окрестность, и Лапчинскій увид'єль передъ собою дюжаго пожилого селянина. Сѣдые, закрученные внизъ, усы его гордо покоились на смугломъ, означенномъ резкими мускулами лиць, которое такъ простодушно оттыняла какая-то

азіатская безпечность. По чернымь бровямь серебрилась сёдина, огонь вылеталь изъ небольшихь карихь глазь, и въ огнё томъ высвёчивались поперемённо то хитрость, то простодушіе. На головё у него была черная козацкая шапка съ синимъ верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвётнымъ поясомъ, служилъ непроницаемыми латами отъ холода: сверхъ этого одёянія, въ добавку, накинутъ былъ обыкновенный кобенякъ изъ толстаго смураго сукна, который и понынё носятъ малороссійскіе мужики. Изъ-за пояса торчала пищаль и изогнутая татарская сабля,—оружіе, которое въ тогдашнія смутныя времена всякій козакъ, ратникъ и селянинъ почиталь необходимостью всегда имёть при себё.

«Помогай, Боже!» сказаль онь, остановивь воловь и обнаживь увѣнчанную только на верхушкѣ кистью волось голову, въ знакъ того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымъ людямъ. Надобно припомнить, что Лапчинскій, во изоѣжаніе непріятностей, какимъ бы онъ неминуемо подвергнулся отъ жителей, не терпѣвшихъ всего, что только носило названіе ляха или принадлежало ляхамъ, принужденъ былъ перемѣнить щегольской костюмъ свой на скромное одѣяніе козацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвъчалъ легкимъ наклоненіемъ головы на сіе привътствіе.

«Не знаешь ли, землякъ», молвилъ онъ съ дасковымъ видомъ: «далеко ли отсюда до Ромодановскаго шляху?»

«Не сумъю, добродію, сказать вдругъ; новремените немножко!»—Тутъ принялся онъ высчитывать, что выражали машинально стибаемые имъ пальцы.—«До Ромодановскаго шляху!... Какъ бы вамъ сказать?... оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронесъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; такъ вамъ, добродію, чтобы не пришлось давать большихъ объъздовъ. Впрочемъ. Богъ его знаетъ: я

говорю это потому, что другіе говорять... такъ, можеть-быть, выберется и короткій путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Вотъ другое дѣло, если-оъ были поставлены столоы по дорогѣ, какіс, безъ сомнѣнія, сами, добродію, если бывали въ Польшѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ».

Не должно удивляться противорвчіямъ, псиестрявшимъ монологъ нашего поселянина. Кромв двйствительной неизвестности, малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ двлв. Малороссіянинъ и донынв ничего не скажетъ наобумъ, но разъ десять поправитъ себя, а иногда съ умысломъ запутаетъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленію своему, видитъ, что до такого-то мвста и далеко, и близко.

«Куда же, по крайней мѣрѣ, мнѣ теперь держать путь?» спросилъ странникъ, вперивъ испытующій взоръ на своего наставника.

Туть селянинь нашь осмотрель его хорошенько съ головы до ногъ.

«А вы, добродію, хотите теперь ѣхать?»

«Почему же не теперь?»

«Богъ съ вами! теперь и нашъ братъ, здѣшній, уже, сильно подумавши развѣ, поѣдетъ. Знаешь, мосыване, вѣдь намъ сто̀итъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ успѣетъ вымолотить полкопны жита, чтобы заслышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ!»

Отъ такого предложенія нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидалъ.

«А куда», спросиль дорогою поселянинь нашь своего будущаго гостя: «лежить путь вамъ, мосьпане?»

«Бду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, къ миргородскому полковнику Глечику. Что, землякъ, не знаешь ли и ты его?»

«Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мѣстъ Богъ несетъ?» «Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею».

«Какъ же это, добродію, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею?» Тутъ вонзиль онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотълъ выпытать его душу, «И то сказать! глѣ уже мужику знать все про войсковыя дѣла; до нашего захолустья еще и слухи не дошли объ этомъ».

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розсказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ: «Тоесть, вотъ видишь, землякъ, навърное я еще не могу сказать. Въ самой-то станицъ я не былъ, а встрътившійся подъ Лохвицею запорожскій сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ъду въ эти мъста, далъ мнъ грамотку къ миргородскому полковнику. Летълъ онъ, какъ угорълый: изъ разспросовъ его я ничего не могъ узнать навърное. Недавно передъ тъмъ возвратился я изъ Варшавы... Видишь, онъ, можетъбыть, имълъ причины не довърять мнъ... то-есть... онъ... ты, думаю, понимаешь меня».

«Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметъ то, что толкуютъ паны? Ей Богу, нѣтъ; гдѣ намъ понять! У насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чортъ знаетъ, что такое: больше на капусту похоже, чѣмъ на голову».

«О. да ты штука!» подумаль про себя Лапчинскій и положиль себѣ быть какъ можно осторожнѣе въ словахъ.

Онъ во все это время тхалъ шагомъ, уравнивая легкую поступь своего гордаго коня съ лънивою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шелъ селянинъ, помахивая батогомъ и потягивая коротенькую люльку \*). Дымъ отъ нея обнималъ облаками смуглое лицо его, которое, освъщаясь иногда вспыхивавниямъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и съявщимъ искры чуднаго огня. Это заставляло

<sup>\*)</sup> Трубку.

Ланчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобъ удостовфриться, точно ли то былъ его товарищъ.

По селянинъ нашъ самъ отгонялъ всякое насчетъ его сомнѣніе, не давая минуты задуматься своему гостю. — «Слыхали-ль вы, добродію, про таковое диво<sup>3</sup>» говорилъ онъ, не выпуская изо рта своей трубки: «видишь-ли сосну, вонъ далеко, далеко чернѣетъ передъ нами?»

И путникъ, къ удивленію своему, точно, увидѣлъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей почти этой сторонѣ Малороссій, на разстояній, можетъ-быть, но сту версть во всѣ стороны, взоръ не отыскивалъ этой суровой жилицы Сѣвера? Невольно вперилъ онъ на нее глаза свой: она одна только посреди обнаженнаго лѣса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь-ли это? Это была мумія, которую съ изумленіемъ отыскиваютъ между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлѣніемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлетъ ее; но. Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается въ душу при взглядѣ на жалкій обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

«Это еще не большое диво, что сосна, а воть что диво. Лѣть за пятьдесять передь тѣмь, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть-ли не на воть этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ великій панъ. Воевода-ли онъ былъ, сотникъ-ли какой, или просто ианъ, этого я не умѣю сказать; знаю только, что онъ былъ ляхъ и не нашей вѣры. Жилъ онъ, какъ всѣ нечистые польскіе паны живутъ: домъ съ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пѣсенъ, и далече прохватывала дрожь крещенаго человѣка, когда онъ слышалъ раздававшіеся изъ лѣсу крики. Хлопцы изъ дворни его то и дѣло что наѣздничали по хуторамъ да обирали бѣдныхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дѣлали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы ихъ всѣхъ, добродію, — такъ нельзя, потому что дворни одной у нихъ было, можетъ, съ

полторы сотни, да и на каждаго бердыши, самоналы и вся соруя ратная. Вотъ и вызвался одинъ дьяконъ. —какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ былъ, ей Богу, добродію, не знаю. —вызвался и пришель въ лісь. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьемъ, то я, можетъ статься, показаль бы вамъ останки этого дьявольскаго гивзда. На ту пору, — такъ, видно, самъ Богъ уже хотълъ, — былъ у нихъ какой-то окаянный праздникъ. Дьяконъ шелъ уже на пронало, сказалъ: «Господи. благослови!» и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толинвшимся народомъ. Цымбалы и бандуры бренчали и гудъли, словно на свадьбѣ, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидели дьякона, такъ, добродію, и закричали: «Зачѣмъ сюда принесло попа?» А нанъ говоритъ: «Гей, хлонцы! налейте-ка пону водки: пусть его танцуетъ съ нами. добрыми христіанами, краковякъ, да подгоняйте его хорошенько батожьемь!» Дьяконь, исполнившись, видно, Святаго Духа, началь представлять нечестивымъ весь гръхъ беззаконнаго житья ихъ, и какія на томъ свъть будуть имъ муки, и какъ будуть они илясать въ неклѣ \*), только не по своей волѣ, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А. такъ ты еще и проповъдь читаешь! Гей, хлопцы! поднимите попа на крылосъ, а чтобъ не застудилъ горла. накиньте ему галетукъ на шею!» И туть же челядь, съ нечеловачькить смахомъ и гиканьемъ, встащила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежить намъ путь. Позвольте, добродію: туть-то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромами и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свътлицы. Вотъ, какъ ночь уже разогнала вебхъ: кого на лавку. кого подъ лавку, нану нашему чудится, что на него канлеть что-то холодное. «Что за нечистый!» подумаль панъ: «отчего это каплеть:» Всталь съ постели, глядить: колючія вътви сосны царанаются къ нему сквозь стъну и, будто живыя, вытягиваются длиниве, длиниве и какъ разъ достаютъ

<sup>\*)</sup> Въ адъ.

до него. Перекрестился, можетъ-быть, въ первый разъ отъ роду нашъ панъ, когда увидёлъ, что изъ нихъ каплетъ человічья кровь, сначала холодная какъ ледь, а потомъ жжеть да и только! Къ окну — такъ и ноги подкосились: сосна вся посинъла, какъ мертвецъ, и страшно киваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думаль панъ, не хмель-ли бродитъ у него въ головъ: такъ на слъдующую ночь то же диво, и вся дворня въ одинъ голосъ, что по лёсу то и дёло, что отпевають усопшаго такимъ страшнымъ голосомъ, что всякаго морозъ дралъ по кожв и волосы щетиною поднимались на головъ. Чего ужъ ни дълали: и погребли съ честью тъло дьякона, и принимались было рубить сосну, — такъ съкира не беретъ: что ни ударятъ, топоръ вызубрится, а дерево стонетъ, будто дитя некрещеное. Рѣшились, наконецъ, бросить это окаянное мъсто. Вотъ каждый день и соберется вся челядь, осъдлаютъ коней, заберутъ все съ собою и выъдуть, еще черти не быются на кулачки; фдуть, фдуть, до самаго вечера: кажись, Богъ знаетъ, куда завхали! остановятся ночевать—смотрятъ, знакомыя все мъста: опять тотъ же дикій льсь, ть же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вътви, словно руки, хватаетъ нана и обдаетъ его кровавыми каплями, а черная, всклокоченная борода такъ же жутко киваетъ ему...»

Тутъ разсказчикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтилъ въ немъ впечатлѣніе, произведенное его разсказомъ. Дѣйствительно, путникъ нашъ не могъ не ощутить какого-то тайно врывавшагося въ душу страха и съ безпокойствомъ посматривалъ вокругъ.

Въ это время поравнялись они съ сосной. Серебряный свѣтъ падалъ на печальныя вѣтви ея, и отбрасывавшіяся отъ нихъ тѣни, будто продолженіе ихъ, переламливаясь о встрѣчныя деревья, ложились безконечною лѣстницею на землю. Вѣтеръ слегка покачивалъ вершину, и когда путникъ, немного проѣхавъ, оглянулся назадъ, то ему показа-

лось, что какой-нибудь непріязненный духъ, принявъ дикій, величественный образъ, медленно слъдовалъ за нимъ, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темнозеленыя объятія свои въ намъреніи схватить его.

«Что же далъе случилось:» спросиль онъ умолкшаго разсказчика, стараясь подавить невольную робость.

«Что? Круто пришлось пану: распустиль всю свою дворню, сталь схимникомъ и, какъ отправиль пятьдесять двѣ панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же дѣлся послѣ того схимникъ, этого никто не скажеть вамъ. Дня за три до Купала каплетъ съ этого дерева, день и ночь, роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лѣсу. Теща разсказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрѣтила однажды въ лѣсу дьявола въ красномъ жупанѣ, въ какомъ ходилъ и покойный панъ. Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вотъ мы, добродію, и пріѣхали».

Лапчинскій увиділь дійствительно передъ собою низенькія ворота, рідко убитыя впоперекъ положенными досками, какія и теперь можно видіть почти у каждаго малороссійскаго поселянина. Лай собакъ залился по лесу, и старая женщина, въ накинутомъ на илечи тулуив, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представился небольшой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, нфсколько сараевъ и хлъвовъ, укрытыхъ такимъ же тростиикомъ, и обыкновенная малороссійская хата. На дворъ наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ многіе развѣшены были на деревьяхъ, нагибавшихъ со встхъ сторонъ любопытныя вътви свои во дворъ, какъ будто низкая буколическая жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрѣлище. Позади двора тянулось еще какое-то строеніе, котораго за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имфніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному козаку: въ тогдащнія времена не у всякаго могло найтись подобное великольніе.

Пока хозяннъ занимался выгрузкою своего выока, Лан-

чинскому было довольно времени разсмотръть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынъ у простолюдиновъ Малороссіи: противъ дверей нъсколько оконъ, передъ ними столъ, на которомъ замѣтилъ онь ржаной хльбъ и соль, не снимавшіеся съ него никогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можетъ найти радушный пріемъ себъ. Всю комнату обходили липовыя широкія и узкія лавки; у дверей громоздилась печь, съ отверстіемъ внизу, заслоненнымъ частою рішеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, индёйки и домашніе кролики. Каждый изъ сихъ безсловесныхъ жильцовъ суетился посвоему: инщаль, кудахталь, гоготаль и даваль знать, что онъ нимало не послъднее изъ твореній. На полу мальчишка льть четырехъ колотиль огромнымъ подсолнечникомъ по опрокинутому горшку, между тёмъ какъ другой, годомъ постарве, душилъ за горло кота, напввая какую-то ивсию, которую, върно, отъ частаго повторенія его матери, заучиль навъки. Передъ большимъ, окованнымъ сундукомъ сидъла дъвочка лътъ одиннадцати, держа на рукахъ грудного ребенка, плакавшаго изо всёхъ сплъ, несмотря на то, что она, желая забавить его, нобрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошедшимъ гостемъ. На стѣнѣ висѣли: серпъ, сабля, ружье, котораго замокъ быль развинченъ и лежаль близь него на полкъ, въроятно, отложенный для починки, сфкира, турецкій пистолеть, еще ружье, не отпущенная коса и коротенькая нагайка, - орудія, съ незапамятныхъ временъ въчно враждовавшія между собою и которыя непонятный человъкъ заставляетъ мириться, несмотря на несходныя ихъ свойства.

«Прошу не погнѣваться, добродію, что заставиль вась ждать немного!» сказаль вошедшій хозяинь: «такь проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихь порь въ головѣ базарь ходить. Счастье еще, что старухи моей нѣть дома, а то бы она вымыла мнѣ голову. Дома только нась: я да теща».

При семъ словѣ вошла та самая старуха, которая отво-

ряла ворота. Съ какимъ-то грустнымъ чувствомъ разсматриваль ее путникъ. Казалось, передъ нимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человъку всю ничтожность долголътія, къ коему такъ жадно стремятся его желанія. Могильное равнодущіе разливалось на устянныхъ морщинами чертахъ ея. Ни искры какой-нибудь живости въ глазахъ! мутные, они устремлялись порой на него; но тоть бы обманулся, -обон. ва эжохон адубин-отр ахин ав но атпрочительно отп пытство. Они ни на что не глядели; имъ все казалось смутно, какъ не совстмъ проснувшемуся человъку. Покамфстъ предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь міръ свой, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всякій другой; а хозяннъ обратился къ детямъ своимъ. «Ай да Оедотъ!» говорилъ онъ, поднимая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: «гдъ ты взялъ такой страшный сонечникъ: \*) Да этимъ ты какъ-нибудь человъка убьешь! Ты что тамъ дълаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я теб'в гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что-жъ ты стоишь и роть разинуль? Воть, какъ видите, добродію, сто разь толкую, что я его батька; до сихъ поръ не въритъ, ледача дътина! \*\*) А ты, плакса, долго будешь ревѣть? А подайте мив батогъ, вотъ я его! Давай его сюда, Маруся: я сейчасъ за окошко: пусть тамъ събдять его волки, «...ихп. одиг.

«Тебя таки, землякъ, Богъ надълилъ дѣтьми?» сказалъ гость нашъ своему хозяину.

«Да. не безъ того, мосьпане! всёхъ-то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой стороне, только чортъ знаетъ, какое приданое взяли за невестами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кроме полыни и бурьяну. Что-жъ ты, Оедотъ, не скажещь спасибо? Панъ даетъ пряникъ, а онъ и не поклонится. Не извольте це-

<sup>\*)</sup> Подсолнечникъ, по малороссійскому произпошенію.

<sup>\*\*)</sup> Негодный ребенокъ.

ловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мнѣ съ нимъ порядочныя хлопоты. Услышаль, что ѣду на ярмарку. «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дѣну? тамъ тебя задавять!» — «Нѣтъ, не задавять, возьми, да и возьми! — «Да тамъ теперь столько цыгановъ, что еще украдуть тебя, и тогда поминай, какъ звали». — «Возьми да и только!» Что станешь дѣлать? плачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу унялъ его обѣщаніемъ привезти медоваго коня съ золотой головою. Ну, Маруся, матери не зачѣмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять \*); баба ужъ, вѣрно, спитъ! Такъ до кого, добродію», продолжалъ онъ, вдругъ оборотясь къ гостю и садясь за столъ: «говоришь ты, ѣдешь? У меня подъ старость голова, какъ дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, все пусто; сколько ни толкуй умныхъ рѣчей, все позабудетъ».

«Какъ, землякъ? развѣ я не сказалъ тебѣ, что до Глечика?» отвѣчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

«До миргородскаго полковника? такъ нечего тебѣ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидитъ передъ тобою, мосьпане!»

Если бы въ это время пуля пролетѣла мимо ушей Лаичинскаго, онъ былъ бы менѣе удивленъ. Такъ внезапно, такъ неожиданно напасть на него врасилохъ, когда всѣ мысли его разбрелись... когда... Нѣтъ! не можетъ быть! онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, какъ бы желая удостовѣриться въ лживости того, с чемъ донесъ ему слухъ его.

1830.



**<sup>\*</sup>**) Ужинать.

# О ПРЕПОДАВАНІИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРІИ.

I.

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значеніи, не есть себраніе частныхъ исторій всёхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цѣли, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видь, въ какомъ очень часто ее представляють. Предметь ея великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинъ все человъчество-какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бъднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынфшией эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержаль свободный духъ человёка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невѣжествомъ, природой и исполинскими препятствіями—воть ціль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно вст народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цёлое, изъ нихъ составить одну величественную полную поэму. Происшествіе, не произведшее вліянія на міръ, не имфетъ права войти сюда. Всф событія міра должны быть такъ тесно связаны между собою и ценляться одно за другое, какъ кольца въ цфии. Если одно кольцо будетъ вырвано, то цень разрывается. Связь эту не должно принимать въ буквальномъ смысль: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывають происшествія, или система, создающаяся въ голов'в независимо отъ фактовъ, и къ которой послѣ своевольно притягиваютъ событія міра. Связь эта должна заключаться въ одной общей мысли, въ одной неразрывной исторіи человѣчества, передъ которою и государства, и событія — временные формы и образы! Міръ долженъ быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ какомъ онъ являлся, проникнутый тѣми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочайшей степени, такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далѣе; чтобы онъ не въ состояніи былъ закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сдѣлалъ это, то развѣ съ тѣмъ только, чтобы начать сызнова чтеніе; чтобы очевидно было, какъ одно событіе рождаетъ другое и какъ безъ первоначальнаго не было бы послѣдующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія.

#### II.

Все, что ни является въ исторіи: народы, событія—должны быть непрем'вню живы и какъ бы находиться предъглазами слушателей или читателей, чтобъ каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія, которыя бы высказывали много, — черты самыя оригинальныя, самыя рѣзкія, какія только имѣлъ изображаемый народъ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простого глаза оттѣнки, нужно терпѣніе перерыть множество иногда самыхъ неинтересныхъ книгъ. Но что уже одинъ узналъ, то другимъ передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь въ архивахъ.

# III.

Преподаватель долженъ призвать въ помощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т. е. для того только, чтобы показать мѣсто, гдѣ что происходило. Иѣтъ! Географія должна разгадать многос,

безъ нея неизъяснимое въ исторіи. Она должна показать, какъ положение земли имъло вліяние на цълыя націн; какъ оно дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, въчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, изм'янила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустопинтельнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крипости народъ малочисленный: какъ это могучее положение земли дало одному народу всю дъятельность жизни, между тъмъ какъ другой осудило на неподвижность; какимъ образомъ оно имфло вліяніе на правы, обычан, правленіе, законы. Здёсь-то они должны увидъть, какъ образуется правленіе: что его не люди совершенно установляють, но нечувствительно устанавливаеть и развиваетъ самое положение земли; что формы его оттого священны, и изміненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

#### IV.

Событія и энохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ иланъ со всеми своими следствіями, изменившими міръ: не такъ. какъ дълаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествіе есть великое, темъ и отделываются, или приводять близорукія следствія въ виде отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствъ, вывесть наружу всъ тайныя причины его явленія и ноказать, какимъ образомъ следствія отъ него, какъ широкія вътви, распростираются по грядущимъ въкамъ, болье и болье развътвляются на едва замътные отпрыски, слабъють и наконецъ совершенно исчезають, или глухо отдаются даже въ нынъшнія времена, подобно сильному звуку въ горномъ ущельи, который вдругь умираеть после рожденія. но долго еще отзывается въ своемъ эхъ. Эти событія должно показать въ такомъ видь, чтобы всв видьли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетъ.

# 1.

Теперь объ образѣ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей степени овладьть вниманіемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекціи постороннимъ мыслямъ, то вся вина надаетъ на профессора: онь не умъль быть такъ занимателенъ, чтобы покорить своей воль даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не иснытавии, какое вредное вліяніе происходить отъ того, если слогъ профессора вялъ, сухъ и не имъетъ той живости, которая не даетъ мыслямъ ни на минуту разсыпаться. Тогда не спасеть его самая ученость: его не будуть слушать; тогда никакія истины не произведуть на слушателей вліянія, потому что ихъ возрасть есть возрасть энтузіазма и сильныхъ потрясеній; тогда происходитъ то, что самыя ложныя мысли, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекутъ ихъ и дадутъ имъ совершенно ложное направленіе. Что же тогда, когда профессоръ еще сверхъ того облеченъ школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имбетъ даже умственныхъ силъ доказать ихъ: когда юный, развертывающійся умъ слушателей, начиная понимать уже выше его, пріучается презирать его? Тогда даже справедливыя замічанія возбуждають внутренній сміхь и желаніе дібиствовать и умствовать неперекорь; тогда самыя священныя слова въ устахъ его, какъ-то: преданность къ Религіи и привязанность къ Отечеству и Государю, превращаются для нихъ въ мнвнія ничтожныя. Какія изъ этого бывають ужасныя следствія, это видимъ, къ сожалѣнію, нерѣдко. И потому-то не должно упускать изъ вниманія, что возрасть слушателей есть возрасть сильныхъ внечатлівній; и потому нужно иміть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этотъ энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное; чтобы разсказъ профессора дышаль самъ энтузіазмомъ. Его уб'яжденія должны быть такъ сильны,

такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидъли истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажетъ на нее. Разсказъ профессора долженъ дълаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмість съ тімь должень быть прость и понятень для всякаго. Истинно высокое одьто величественною простотою: гдв величіе, тамъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться темъ, что его некоторые понимають: его должны понимать всв. Чтобы делаться доступние, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія. Какъ часто понятное еще болье поясняется сравненіемъ! II потому эти сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное. и отвлеченное становится понятнымъ. Онъ не долженъ говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вниманіе слушателей и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадуть возможности удержать всего въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непремінно должна имъть цълость и казаться оконченною, чтобъ въ умъ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видели вначале, что она должна заключать въ себе и что заключаетъ: чрезъ это они сами въ своемъ разсказв всегда будуть соблюдать цёль и цёлость. А это необходиме всего въ исторіи, гдф ин одно событіе не брошено безъ цфли.

# 1.1

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, пспытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего почитаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ,
но сильныхъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобы они
вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они
не такъ скоро и не въ такой ясности постигнутъ весь механизмъ исторіи,—все равно, какъ нельзя узнать совершенно городъ, исходивши всѣ его улицы: для этого нужно

взойти на возвышенное м'всто, откуда бы онъ виденъ былъ весь, какъ на ладони. Я набрасываю зд'всь эскизъ для того, чтобы показать вм'вст'в, въ какомъ вид'в и въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ образомъ человъчество началось Востокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ съ его древними патріархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таниственность, такъ непонятную для простого народа, кром'в религіи евреевъ, между коими сохранилось чистое, первобытное въдъніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградились другъ отъ друга, будто неприступною стѣною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводиль невольно своею промышленностью въ сообщение эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свёжимъ и сильнымъ народомъ, персами, подвергъ весь Востокъ своей власти и насильно соединиль разнохарактерные народы; но нравы, религія, формы правленія остались въ государствахъ тѣ же, цари только обратились въ сатрановъ, и весь Востокъ видълъ надъ собою одну верховную власть царя царей, персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, вм'єсть съ своимъ царемъ царей, почти богомъ, невидимымъ для народа, поверглись въ азіатскую роскошь. —Здёсь я останавливаюсь и обращаюсь къ другой части древняго міра, къ Европъ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвътъ его, народъ греческій, съ живымъ, любопытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, поэтической религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важной таинственности Востока; какъ развернулось у нихъ просвещение въ такомъ необыкновенномъ блеске, и какъ, наконець, одинъ честолюбивый грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этотъ великій грекъ задумаль

гигантское дёло: соединить Востокъ съ Европою и разнесть вездѣ греческое просвѣщеніе. И вотъ, чтобы связать тѣснѣе три части свѣта, строится городъ Александрія; герой умираетъ, всесвѣтная монархія падаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но подвиги его живы, плоды зрѣютъ: настаетъ знаменитый александрійскій вѣкъ, когда весь древній міръ толиится у гавани александрійской, когда греческіе ученые во всѣхъ городахъ, и національность опять исчезаетъ, народы опять смѣшиваются! А между тѣмъ въ Италіи, почти невидимо отъ всѣхъ, созрѣваетъ желѣзная сила римлянъ.

Я долженъ изобразить, какъ этотъ суровый, воинственный народъ покоряетъ одно за другимъ государства, обогащается награбленными богатствами, поглощаеть весь Востокъ. Легіоны его проникаютъ въ тѣ земли Европы, гдѣ владение уже не доставляеть ничего нужнаго для человека. Уже Цезарь заносить ногу въ Британнію, римскіе орлы на скалахъ Албіона... Между тёмъ невёдомыя степи средней Азін извергають толны невѣдомыхъ народовъ, которые тёснять и гонять предъ собою другихъ, вгоняють ихъ въ Европу, сами несутся по иятамъ ихъ и грозно останавливаются на сѣверѣ, какъ зловѣщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ римлянъ германскими лѣсами и непроходимыми болотами. А между твиъ уже ни одного не остается независимаго царства. Весь мірь раздёлень на римскія провинцін. Римляне перенимають все у поб'єжденныхъ народовъ-сначала пороки, потомъ просвещение. Все мышается опять. Всё дёлаются римлянами, и ни одного настоящаго римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели эралищъ тиранствують надъ міромъ, въ недрахъ его неприметно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірѣ зарождается новый! воилощается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и вѣчное слово, не понятое властелинами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таниственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ, на весь древній міръ непостижимо находить летаргическій сонь, та страшная неподвижность, то ужасное онъмъніе жизни, когда просвъщеніе не двигается ни впередъ, ни назадъ, сила и характеръ исчезають, все обращается въ мелкій, инчтожный этикеть, жалкую, развратную безхарактерность. А въ Азіи, между тьмь, новый толчокь, какь электрическая искра, пробыгаетъ по всей цъпи: одинъ народъ тъснитъ и гонитъ передъ собою другой, который въ свою очередь сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побъдители міра употребляютъ вев усилія спасти себя: сначала откупаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляють себв войско защитниковъ, потомъ отдаютъ имъ, одну за другою, всё свои провинціи, наконецъ, предаютъ имъ Римъ, и тѣ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бѣгутъ на востокъ; прочіе, невъжественные и слабые, исчезають въ сильныхъ толпахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европъ, какъ основываются и принимаютъ крещеніе дикія государства въ границахъ, назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владеніями, и какъ могущественный папа, прежде только римскій первосвященникъ, дълается государемъ, незамътно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свътскую. Между тымь, на Востокъ остатки римлянъ тъснятся и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ аравійскомъ полуостровъ, подвигнутымъ до изступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупом шанным энтузіастомъ Магометомъ; какъ этотъ народъ, съ азіатской саблей въ рукахъ, распространялъ магометанство на мѣсто прежнихъ остатковъ греческаго просвъщенія, и какъ изумительно, быстро этотъ чудесный народъ изъ завоевателей дълается просвътителемъ, развертывается во всемъ блескъ, съ своей роскошной фантазіей, глубокими мыслями и поэзіей жизни, и какъ онъ вдругъ меркнетъ и затмевается выходцами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляеть въ наследство одно магометанство, какъ, почти въ то же время, въ Европъ корсары съверныхъ морей, норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числе, грабятъ и овладеваютъ целыми государствами, наконецъ, переменяють дикую религію свою на христіанство и прибавляють Европъ свою силу и нравы; а между тимъ напа мало-по-малу дълается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ немецкій, котораго уважали всё народы, не смветъ противустать ему, и какъ, по мановенію его, цвлые народы, вассалы, короли, оставляють свои земли, богатства, кладутъ иламенный крестъ на рамена и сифшатъ съ энтузіазмомъ въ Палестину; какъ вся Европа, двинувшись съ месть, валится въ Азію, Востокъ сшибается съ Западомъ, и двѣ грозныя силы, христіанство съ магометанствомъ; какъ это великое событіе порождаетъ рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть върными одной цъли, и произошелъ самый сильно-религіозный христіанскій вікь; какь энтузіазмь къ втрт перешель потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій эпизодъ всемірной исторіи: созидается безиримірная по величині монархія Чингисханова, поглотившая всв азіатскія земли, неизвестныя европейцамъ. Въ Европе одни только монастыри имьють землю и оседлость; все обратилось въ рыцарство, все кочусть, все неспокойно: каждый вмёстё и воинь, и полководецъ, и вассалъ, и повелитель, и слушается и не слушается, — въкъ величайшаго разъединенія и вмъсть единства! Каждый управляется своей волей, и между тімъ всь согласны въ одной цели и мысляхъ. Бедные поселяне, вытериввъ чашу бъдъ, наконецъ, ръшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословіе гражданъ, города начинають богатьть, и па сфверф Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзь, связывающій всю стверную Европу своей

торговлей. Между тимь на юги возникаеть порождение крестовыхъ походовъ — страшная торговлею Венеція, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Всв богатства Европы и Азін невидимо перешли въ ея руки, и какъ нана религіозною властью, такъ Венеція непом'трнымь богатствомь повельвала Европою. Духовный деспоть употребляль вев силы убить ея торговлю, но все было напрасно, пока, наконецъ, генуэзскій гражданинъ не убилъ ее открытіемъ Новаго Свёта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дъйствій, какъ нала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью спъщать въ Америку и вывозять кучи золота; Атлантическій и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время нанскія миссін проникають въ свверовосточную Азію и Африку-и міръ открывается почти вдругь во всей своей общирности. Между тамъ въ Европа понемногу сомнаваются въ справедливости папской власти и, какъ прежде торговлю Венеціи убиль бѣдный генуэзець, такъ власть папы сокрушилъ августинскій монахъ Лютеръ. Какъ образовалась эта мысль въ головъ смиреннаго монаха, какъ сильно и упрямо защищаль онъ свои положенія! Какъ, при наденіи своемъ, папа становился грознве и изобрвтательнве: ввель ужасную инквизицію и страшный невидимою силою орденъ іезунтскій, который вдругь разсынался по всему світу, проникъ во все, прошелъ вездѣ и тайно сообщался между собою на двухъ розныхъ концахъ міра. — Но чемъ грозне становился напа, темъ сильнее противъ него работали типографскіе станки. Вся Европа разділилась на дві партіи, и эти партіи, наконецъ, схватились за оружіе, и война жестокая, внутри и вив государствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не копьями и не стралами производилась она, — нѣтъ! пушками, ядрами, громомъ и огнемъ, ужаснымъ и благодътельнымъ изобрътеніемъ монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнее. Я должень изобразить, какъ

изм'єнилась Европа послів этихъ войнъ. Государства, народы сливаются плотнъе въ нераздъльныя массы. Иътъ того разъединенія власти, какъ въ средніе вѣка. Она сосредоточивается болье въ одномъ лиць. И какъ отъ того сильные характеры становятся виднье, кругь государей, министровъ, полководцевъ обшириве! Самъ собою, невольно, завязывается въ Европъ политическій союзь, полагающій защищать оружіемъ неприкосновенность каждаго государства. А между тъмъ неутомимые купцы-голландцы, вырвавшие свою землю у моря, овладѣваютъ островами Восточнаго океана, берутъ милліоны за разводимыя на нихъ плантаціи драгоцінных растеній Юга и, какъ прежде Венеція, схватывають торговлю всего міра, пока одинь необыкновенный государь не подрываеть ее и не покущается на неприкосновенность государствъ. Я долженъ изобразить блестящій вікь, произведенный этимь государемь (Лудовикомь XIV), когда Франція закипѣла издѣліями роскоши, фабриками, нисателями, когда Парижъ сделался всемірною столицею, куда събзжались со всей Европы, и французскій языкъ, французскіе нравы, французскій этикеть и обычан распространились по всей Европъ. Но, нарушивши неприкосновенность чужихъ владеній, этотъ честолюбивый король хотя и разстраиваетъ торговлю голландцевъ, но вмѣстѣ разоряетъ свое государство и самъ убиваетъ свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне британскіе, которые до того медленно, но върно близились къ своей цели, наконецъ, очутились почти вдругъ обладателями торговли всего міра: ворочаютъ милліонами въ Индіи, собираютъ дань съ Америки, и, гдв только море, тамъ британскій флагъ. Имъ преграждаетъ путь исполинъ XIX вѣка, Наполеонъ, и уже дъйствуетъ другимъ орудіемъ-совершенно военнымъ деснотизмомъ; своими быстрыми движеньями оглушаетъ Европу и налагаеть на нее желѣзное свое протекторство. Напрасно гремить противъ него въ англійскомъ парламенть Питтъ и составляеть страшные союзы. Ничто не имъетъ духа ему противиться, пока онъ самъ не набъгаетъ на гибель свою, вторгнувшись въ Россію, гдѣ невѣдомыя ему пространства, лютость климата и войска, образованныя суворовскою тактикою, погубляютъ его. И Россія, сокрушившая этого исполина о неприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величіи на своемъ огромномъ сѣверовостокѣ. Освобобожденныя государства получаютъ прежній видъ и прежнія формы, утверждаютъ снова союзъ и неприкосновенность владѣній. Просвѣщеніе, не останавливаемое ничѣмъ, начинаетъ разливаться даже между низшимъ классомъ народа; паровыя машины доводять мануфактурность до изумительнаго совершенства, будто невидимые духи помогаютъ во всемъ человѣку и дѣлаютъ силу его еще ужаснѣе и благодѣтельнѣе;—и онъ, въ священномъ трепетѣ, видитъ, какъ Слове изъ Назарета обтекло, наконецъ, весь міръ.

Когда исторія міра будеть удержана въ такомъ краткомъ, но полномь эскизѣ и происшествія будутъ такъ связаны между собою, тогда ничто не улетитъ изъ головы слушателей и въ умѣ ихъ невольно составится цѣлое. Наконецъ, этотъ эскизъ, развившись въ великомъ объемѣ, составитъ полную исторію человѣчества.

#### VII.

Послѣ изложенія полной исторіи человѣчества, я долженъ разобрать отдѣльно исторію всѣхъ государствъ и народовъ, составляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Патурально, та же полнота, та же цѣлость должна быть видна и здѣсь въ обозрѣніи каждаго порознь. Я долженъ обнять сто вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, когда было въ силѣ и блескѣ, когда и отчего нало (если только пало), и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится нынѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ на мѣсто его образовался новый и что принялъ отъ прежняго.

#### VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ намять, по окончаніи курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повтореніе было усившиве, нужно стараться давать ему интересь и занимательность новизны. Послв исторіи всего міра и отдвльно каждой земли и народа, не мішаеть сділать обзорь каждой части світа и туть показать все отличіе какь ихь, такь и народовь, вы нихь находящихся, чтобь слушатели сами могли вывесть результать:

Во-первыхъ, объ Азін, этой общирной колыбели младенчествующаго человъчества, землъ великихъ нереворотовъ, гдъ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величіи народы и вдругъ стираются другими; гдф столько націй невозвратно пронеслись, одна за другою, а между темъ формы правленія, духъ народовъ одни и тѣ же: все такъ же важенъ, такъ же гордъ азіатецъ, такъ же быстро восиламеняется и кинитъ страстями, такъ же скоро предается лени и бездъйственной роскоши. И вмъстъ съ симъ эта часть свъта есть земля разительныхъ противоположностей и какого-то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримомъ многолюдствъ съ необозримыми табунами, а между темъ на другомъ конце, где-нибудь въ пустыне, изступленный изувфръ, изнуряя себя безконечнымъ постомъ, замышляетъ новую религію, которая впоследствіи обхватить вею Азію, одінеть народь, какъ непроницаемой бронею, своимъ изступленнымъ вдохновеніемъ и поведеть его на разрушеніе; и туть же, можеть-быть, недалеко оть него, находится народъ, уже перешедшій вст эти явленія и кризисы, уже погруженный въ роскошь, утомленный азіатскимъ пресыщеніемъ. Только здёсь можеть находиться та странная противоположность, которой дивимся въ деревъ юга, гдв на одной веткв, въ одно время, одинъ илодъ цвететь, между темь какъ другой наливается, третій зресть, четвертый, переспѣлый, валится на землю.

Потомъ о Европѣ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдѣ существованіе народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдѣ все, напротивъ, порядокъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ вътактъ, какъ регулярныя европейскія войска; государства

всё почти въ одно время растутъ и совершенствуются; при всёхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видно общее единство, и каждая изъ нихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенно понятною только въ соединеніи со всей Европою, и вся Европа кажется однимъ государствомъ. И въ этой небольшой части свъта рѣшилась долгая тяжба: человѣкъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ искусство; самая бѣдность и скупость ея вызвали наружу весь безграничный міръ, скрывавшійся въ человѣкѣ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше земного, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній христіанства, и необъятная мысль, осѣненная небеснымъ знаменіемъ креста, витаєтъ надъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкѣ, представляющей, въ противоноложность Европѣ, смерть ума, гдѣ природа всегда деспотически властвовала надъ человѣкомъ; гдѣ она во всемъ своемъ царственномъ величіи и всегда почти возвращалъ его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную; гдѣ пи одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на міръ; гдѣ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою африканскою: чѣмъ далѣе погружались они въ Африку, тѣмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ, объ Америкѣ, этой всемірной колоніи, вавилонскомъ смѣшеніи націй, гдѣ столкнулись три противорѣчащія части свѣта, смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще не имѣющей покамѣстъ никакого единства, даже единства религіи; не взирая на частную характерность, не получившей общаго характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей изъ первоначальныхъ стихій, разложенныхъ началъ; несмотря на независимыя государства, все еще похожей на колонію.

Быстрый обзоръ исторіи каждой части света, во всей ел

рѣзкой характерности, не поверхностный, но глубокій, результать вѣковъ и событій, потому необходимъ, что онъ наводить на мысли и заставляеть слушателей думать. Умъ тогда быстрѣе развивается, когда самь предлагаеть себѣ великій и поэтическій вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тѣмъ болѣе еще необходимъ, что показываеть часто съ новой стороны тѣ же предметы. А для полнаго уразумѣнія нужно, чтобы предметь быль освѣщенъ со всѣхъ сторонъ. «Только тогда вы знаете хорошо исторію», говорить Шлецеръ: «когда знаете ее и вдоль, и поперекъ, и вкось, и во всѣхъ направленіяхъ.

### IX.

И для того, въ видѣ энилога, послѣ окончанія курса хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь міръ по столѣтіямъ. Тогда всеобщая исторія представитъ у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непремѣнно показать, чѣмъ ознаменовано начало, средина и конецъ каждаго столѣтія, потомъ — духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждый вѣкъ и избѣгнуть монотонности числъ, я назову его именемъ того народа или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утвержденію въ памяти слушателей современности событій, лицъ и явленій.

#### Χ.

Мит кажется, что такой образъ преподаванія будеть дъйствительные и ближе къ истинь. По крайней мырт, глубоко понимающій величіе исторіи увидить, что онъ не произведеніе миновенной фантазіи, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинь эпитеть, ни одно слово не брошено здысь для красоты и мишурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе льтописей міра; что составить эскизъ общій, полный исторіи всего человычества, хотя даже столь краткій, какъ здысь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя тонкія и

запутанныя нити исторіи, и что одна любовь къ наукѣ, составляющей для меня наслажденіе, понудила меня объявить мои мысли; что цѣль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательной опытностью, которую развертываеть исторія, понимаемая въ ея истинномъ величіи, сдѣлать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастіи, ни въ несчастіи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ — быть вѣрными Отечеству и Государю.

1832.



# ПОРТРЕТЪ.

Повъсть.

§ I.

Нигдв столько не останавливалось народа, какъ передъ картинною лавкою на Щукиномъ дворъ. Эта лавка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ облыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болбе на индійскаго пітуха въ манжетахъ, нежели на человъка — вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Къ этому нужно присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шанкъ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ. съ кривыми носами. — Двери такой лавочки обыкновенно бывають увашаны связками тахъ картинъ, которыя свидътельствують самородное дарование русскаго человъка: на одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна. на другой — городъ Терусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоній прокатилась красная краска. захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но за то зрителей — куча: какойнибудь забулдыга-лакей уже, върно, зъваетъ передъ ними, держа въ рукв судки съ объдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнінія, будеть хлебать супь не слишкомъ горячій. Передъ ними, верно, уже стоитъ солдать, этоть кавалерь толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкають пальцами; кавалеры разсматривають серьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые см'ются и дразнять другь друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спѣшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чертковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человъка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имълъ времени заботиться о своемъ нарядь, всегда имъющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смізліся надъ этими уродливыми картинами; наконецъ, невольно овладёло имъ размышленіе: онъ сталь думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаревичей, на объедаль и обпиваль, на Өому и Ерему — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдв покупатели этихъ нестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое-то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его униженіе? Если бы это были труды ребенка, покоряющагося одному невольному желанію, если бы они совстмъ не имтли никакой правильности, не сохраняли даже первыхъ условій механическаго рисованія, если бы въ нихъ было все въ карикатурномъ видѣ, — но въ этомъ карикатурномъ видѣ просвѣчивалось бы хотя какое-нибудь стараніе, какой-нибудь порывъ произвести подобное природѣ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ. Какое-то тупоуміе старости, какая-то безсмысленная охота или, лучше сказать, неволя водила рукою ихъ творцовъ. Кто трудплея надъ ними? И трудился, безъ сомивнія, одинъ и тотъ же, потому что тв же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорбе грубо сделанному автомату, нежели человъку. Онъ все такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядъль на нихъ, но уже совершенно не глядя, между твив какъ содержатель этого живониснаго магазина, сфренькій человѣкъ, лѣть пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, разсказываль ему, что «картины самый первый сорть и только что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ, и въ рамки не вставлены. Смотрите сами, честью увъряю, что останетесь довольны». Всв эти заманчивыя рвчи летвли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозянна, онъ поднялъ съ полу нёсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамильные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти манинально началь онъ съ одного изъ нихъ стирать пыль. Легкая краска всныхнула на лицъ его, — краска, которая означаетъ тайное удовольствіе при чемъ-нибудь неожиданномъ. Онъ сталъ нетеривливо тереть рукою и скоро увидълъ портретъ, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались нёсколько мутными и почернтвинии. Это быль старикь съ какимь-то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженісмъ лица; въ устахъ его была улыбка, ръзкая, язвительная и вмъстъ какой-то страхъ; румянецъ болѣзни былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмёстё съ этимъ въ нихъ была замётна какаято странная живость. Казалось, этотъ портреть изображаль какого-нибудь скрягу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тъхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучить счастіе другихъ. Лицо вообще сохраняло яркій отпечатокъ южной физіогноміи. Смуглота, черные, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просёдью— все это не попадается у жителей сѣверныхъ губерній. Во всемъ портретѣ
была видна какая-то неокончательность; но если бы онъ
приведенъ былъ въ совершенное исполненіе, то знатокъ
потерялъ бы голову въ догадкахъ, какимъ образомъ совершеннѣйшее твореніе Вандика очутилось въ Россіи и зашло
въ лавочку на Щукинъ дворъ.

Съ біющимся сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глупымъ счастьемъ попалъ между нихъ. Наконецъ, Чертковъ спросилъ о цѣнѣ.

Пронырливый купецъ, замѣтивъ по его вниманію, что портретъ чего-нибудь сто̀итъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ: «Да что? вѣдь десять рублей будетъ за него маловато».

Чертковъ протянуль руку въ карманъ.

«Я даю одиннадцать!» раздалось позади его.

Онъ обратился и увидёль, что народу собралась куча и что одинъ господинъ въ плащё долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, какъ у человёка, который чувствуеть, что у него хотятъ отнять предметъ его исканій. Осмотрёвши внимательно новаго покупщика, онъ нёсколько утёшился, замётивъ на немъ костюмъ, нимало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ: «Я дамъ тебё двёнадцать рублей, картина моя».

«Хозяннъ! картина за мною, вотъ тебѣ пятнадцать рублей!» произнесъ покупщикъ.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: «двадцать рублей».

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Наредъ гуще обступилъ покупающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновенная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда иміющій сильный интересъ, даже для постороннихъ. Цену, наконецъ, набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: «пятьдесятъ», вспомнивши, что у него вся сумма въ 50 рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ, хотя часть, заплатить за квартиру и, кромв того, купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ его въ это время отступился: сумма, казалось, превосходила также его состояніе, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросиль ее въ лицо кунцу и ухватился съ жадностью за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея, пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядын такъ живо и вмість мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человъческие глаза. Они были неподвижны, но, втрно, не были бы такъ ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство — не страхъ, но то неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуемъ при появленій странности, представляющей безпорядокъ природы, или. лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы. — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всъхъ. Съ трепетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дъйствіе, произведенное портретомъ, было всеобщее: народъ съ какимъ-то ужасомъ отхлынулъ отъ лавки: покупщикъ, вошедшій съ нимъ въ соперничество. боязливо удалился. Сумерки въ это время стустились, казалось, для того, чтобы сделать еще более ужаснымъ это непостижимое явленіе. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болье. Не смья и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбъжаль на улицу. Свъжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освъжилъ его, но душа была все еще сжата какимъ-то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ

необыкновеннымъ явленіемъ. «Что это?» думалъ онъ самъ про себя: «некусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводить высшее познаніе искусства и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одущевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ следуетъ, наконецъ, действительность, — та ужасная дъйствительность, на которую соскакиваетъ воображение съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, — та ужасная дъйствительность, которая представляется жаждущему ел тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человъка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражание природъ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?» Съ такими мыслями вощель онъ въ свою маленькую комнатку въ небольшомъ деревянномъ домѣ, на Васильевскомъ островъ, въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученические его начатки, копин съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художник стараніс постигнуть фундаментальные законы и внутренній размірь природы. Долго разсматриваль онъ ихъ, и, наконецъ, мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствовалъ онъ то, о чемъ размышляль!

«И вотъ годъ, какъ я тружусь надъ этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! Стараюсь всѣми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго, быстраго вдохновенія. Только тронутъ они кистью, и уже является у нихъ человѣкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ создапъ природою; движенія его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а мит должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслъдовать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвътной, не отвъчающей на чувства работъ. Вотъ мои маранья! Они върны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвесть свое—и у меня выйдетъ совсѣмъ не то: нога не станетъ такъ върно и непринужденно; рука не подымется такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовъки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль, а тѣ невыразимыя явленія.... Иѣтъ, я не буду никогда великимъ художникомъ!»

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, нарнемъ лѣтъ осьмнадцати, въ русской рубашкѣ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова саноги, который былъ ногруженъ въ свои размышленія. Этотъ нарень, въ красной рубашкѣ, былъ его лакей, натурщикъ, чистилъ ему саноги, зѣвалъ въ маленькой его передней, теръ краски и начкалъ грязными ногами его полъ. Взявши саноги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко: «Баринъ, свѣчу зажигать или нѣтъ?»

«Зажги», отвѣчалъ разсѣянно Чертковъ.

«Да еще хозяннъ приходилъ», примодвилъ кстати грязный камердинеръ, слъдуя похвальному обычаю всѣхъ людей его званія упоминать въ Р. S. о томъ, что поважнѣе: «хозяннъ приходилъ и сказалъ, что если не заплатите денегъ, то вышвырнетъ всѣ ваши картины за окошко вмѣстѣ съ кроватью».

«Скажи хозянну, чтобы не безпокоплся о деньгахъ», отвѣчалъ Чертковъ: «я досталъ деньги».

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всѣ деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбѣжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись ничтожнаго случая, и не взялъ съ собою ни

денеть, ни портрета. Завтра же рѣшился онъ итти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно въ правѣ отказаться отъ такой покупки, тѣмъ болѣе, что его домашнія обстоятельства не позволяли сдѣлать никакой лишней издержки.

Свёть луны яркимъ, облымъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на ствив. Всв предметы и картины, виствшія въ его комнатт, какъ-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого въчно-прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ-то нечаянно онъ взглянулъ на ствну и увиделъ на ней тотъ же самый странный портреть, такъ поразившій его въ лавкъ. Легкая дрожь невольно прообжала по его тёлу. Первымъ дёломъ его было позвать своего камердинера-натурщика и разсиросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему портретъ; но камердинеръ-натурщикъ клялся, что никто не приходилъ, выключая хозянна, который быль еще поутру и, кром'в ключа, ничего не имълъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствоваль, что волосы его зашевелились на головъ. Съвши возлѣ окна, онъ силился себя увѣрить, что здѣсь не могло ничего быть сверхъестественнаго, что мальчикъ его могъ въ это время заснуть, что хозяннъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Короче, онъ началь приводить всв тв плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непремённо такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себъ не смотръть на портретъ, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прилипаль къ странному изображенію. Неподвижный взглядъ старика былъ нестерпимъ: глаза совершенно свътились, вбирая въ себя лунный свётъ, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрылъ свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на ресницахъ старика; свътлыя сумерки, въ которыя владычицалуна превратила ночь, увеличивали дъйствіе: полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядело изъ рамъ, какъ будто изъ окошка.

Приписывая это сверхъестественное действіе лунь, чудесный свътъ которой имъетъ въ себъ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другого міра. онъ приказалъ подать скорве сввих, около которой конался его лакей; но выражение портрета ничуть не уменьшилось: лунный свъть, слившись съ сіяніемъ свъчи, придаль ему еще болье непостижимой и вмъстъ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портретъ, свернулъ ее втрое. чтобы онъ не могь сквозь нее просвичнать; но при всемъ томъ — или это было следствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряженіемъ, получили какую-то бітлую, движущуюся сноровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ сквозь полотно. Наконецъ, онъ решился ногасить свичу и лечь въ постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидаль онь сна: мысли самыя неутфинтельныя прогоняли то спокойное состояніе, которое ведеть за собою сонь: тоска. досада, хозяннъ, требующій денегъ, недоконченныя картины — созданія безсильныхъ порывовъ, біздность — все это двигалось передъ нимъ и смфиялось одно другимъ. И когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ, то чудный портреть властительно втрснялся вр его воображение, и. казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствовалъ онъ на душт своей такого тяжелаго гнета. Свётъ луны, который содержить въ себъ столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и проносить младенчески-очаровательные полусны надъ его изголовьемъ, --этотъ свътъ луны не наводилъ на него музыкальныхъ мечтаній; его мечтанія были бользненны. Наконецъ, впалъ онъ не въ сонъ, но въ какое-то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ глазомъ видимъ приступающія грёзы сновидівній, а другимъ-въ неясномъ облакъ окружающие предметы.

Онъ видълъ, какъ поверхность старика отдълялась и сходила съ портрета, такъ же, какъ снимается съ кинящей

жидкости верхняя ивна, подымалась на воздухъ и неслась къ нему ближе и ближе, наконецъ, приближалась къ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться; но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горфли и вперились въ пего всею магнитною своею силою.

«Не бойся», говориль странный старикь, и Чертковъ замѣтиль у него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалила его своимъ осклабленіемъ и яркою живостью освѣтила тусклыя морщины его лица. «Не бойся меня», говорило странное явленіе: «мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумаль весьма глупое дёло: что тебё за охота цёлые віки корпіть за азбукою, когда ты давно можешь читать но верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь чтонибудь? Да, ты получишь», —при этомъ лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смѣхъ выразился на всъхъ его морщинахъ: — «ты получишь завидное право кинуться съ Исакіевскаго моста въ Неву или, завязавши шею платкомъ, повъситься на первомъ попавшемся гвоздъ; а труды твои первый малярь, накупивши ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дьлается въ свътъ для пользы. Бери же скоръе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажуть; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чемъ более смастеришь ты въ день своихъ картинъ, темъ больше въ кармане будетъ у тебя денегъ и славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебѣ такіе совѣты; я тебѣ и денегъ дамъ, только приходи ко мнѣ».

При этомъ старикъ опять выразилъ на лицѣ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смѣхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицъ. Собравши всъ свои усилія,

биъ приподиялъ руку и, наконецъ, привсталъ съ кровати. По образъ старика сделался тусклымъ, и онъ только зам!тиль, какъ онъ ущель въ свои рамы. Чертковъ всталь съ безнокойствомъ и началъ ходить по комнать. Чтобы немного освежить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и білыхъ стінахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изрідка долетало до слуха отдаленное дребезжаніе дрожекъ извозчика, который гдф-нибудь въ невидномъ нереулкт спаль, убаюкиваемый своею линивою клячею, поджидая запоздалаго седока. Чертковъ уверился, наконецъ, что воображение его слишкомъ разстроено и представило ему во сив твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошель еще разъ къ портрету: простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ. и. казалось, только малевькая искра сквозила изръдка сквозь исе. Наконенъ, онъ заснулъ и проспаль до самаго утра.

Проснувнись, онь долго чувствоваль въ себь то непріятное состояніе, которое овладіваєть человікомъ послів угара: голова его непріятно больла. Въ комнать было тускло, непріятная мокрота сіялась въ воздухі и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или натянутымъ грунтомъ. Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяннъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для отатыхъ умильное лицо просителя. Хозяниъ небольшого дома, въ которомъ жиль Чертковъ, быль одно изъ техъ твореній, какими обыкновенно бывають владітели домовь въ нятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Истербургской сторонь или въ отдаленномъ углу Коломии,твореніе, какихъ очень много на Руси и которыхъ характерь такъ же трудно опредълить, какъ цвътъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ быль и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ деламъ, мастеръ былъ хорошо высьчь, быль и расторонень. и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слиль въ себь всв эти рызкіл

особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ быль уже вдовъ, быль уже въ отставкѣ; уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался; любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по своей комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его кануры, куда онъ запрятывался спать,—однимъ словомъ, былъ человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладной, остаются однѣ пошлыя привычки.

«Извольте сами глядѣть», сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и разставляя руки: «извольте распорядиться и объявить ему».

«Я долженъ вамъ объявить», сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руки за петлю своего мундира: «что вы должны непремѣнно заплатить должныя вами уже за три мѣсяца квартирныя деньги».

«Я бы радъ заплатить, но что-жъ дѣлать, когда нечѣмъ?» сказалъ хладнокровно Чертковъ.

«Въ такомъ случай хозяннъ долженъ взять себй вашу движимость, равностоющую суммй квартирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же выйхать».

«Берите все, что хотите», отвѣчалъ почти безчувственно Чертковъ.

«Картины многія не безь искусства сдѣланы», продолжаль квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторыя. «Жаль только, что не кончены, и краски-то не такъ живы... Вѣрно, недостатокъ въ деньгахъ не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?»

При этомъ квартальный, безъ церемоніи подошедши къ картинѣ, сдернуль съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяютъ себѣ маленькую вольность тамъ, гдѣ видятъ совершенную беззащитность или бѣдность. Портретъ, казалось, изумилъ его, потому что необыкновен-

ная живость глазъ производила на всѣхъ равное дѣйствіе. Разсматривая картину, онъ нѣсколько крѣпко сжалъ ея рамы, и такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько отзываются топорной работою, то рамка вдругъ допнула: небольшая дощечка упала на полъ вмѣстѣ съ брякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нѣсколько блестящихъ кружковъ покатилось во всѣ стороны. Чертковъ съ жадностью бросился подбирать, и вырвалъ изъ полицейскихъ рукъ нѣсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

«Какъ же вы говорите, что не имфете, чфмъ заплатить», замфтиль квартальный, пріятно улыбаясь: «а между тфмъ у васъ столько золотой монеты».

«Эти деньги для меня священны!» вскричаль Чертковь, опасаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. «Я долженъ ихъ хранить, онъ ввърены мят покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобы васъ удовлетворить вотъ вамъ за квартиру!» При отомъ онъ бросилъ нъсколько червонцевъ хозяину дома.

Физіогномія и пріємы въ одну минуту изм'янплись у хозяина и достойнаго блюстителя за нравами иьяныхъ извозчиковъ.

Полицейскій сталь извиняться и увітрять, что онъ только исполняль предписанную форму, а впрочемь никакъ не иміль права его принудить; а чтобы боліте въ этомъ увітрить Черткова, онъ предложиль ему призъ табаку. Хозяннъ дома увітряль, что онъ только пошутиль, и увітряль съ такою божбою и безсовітстностью, съ какою, обыкновенно, увітряеть купець въ Гостиномъ дворіть.

Но Чертковъ выбѣжалъ вонъ и не рѣшился болѣе оставаться на прежней квартирѣ. Онъ не имѣлъ даже времени подумать о странности этого происшествія. Осмотрѣвши свертокъ, онъ увидѣлъ въ немъ болѣе сотни червонцевъ. Первымъ дѣломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была какъ нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ высокія комнаты, большія окна, всѣ выгоды и удобства для художника! Лежа на тугецкомъ диванѣ и глядя въ цѣльныя окна на растущія и

мелькающія волны народа, онъ быль погружень въ какоето самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбѣ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на чердакъ. Недоконченныя и оконченныя картины развёсились по стройнымъ колоссальнымъ ствнамъ; между ними висвлъ таинственный портреть, который достался ему такимъ единственнымъ образомъ. Онъ опять сталъ думать о причинъ необыкновенной живости его глазъ. Мысли его обратились къ виденному имъ полусновиденію, наконецъ, къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его къ тому, что какая-нибудь исторія соединена съ существованіемъ портрета, и что даже, можетъ-быть, его собственное бытіе связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началъ его внимательно разсматривать: въ рамѣ находился ящикъ, прикрытый тоненькой дощечкой, но такъ искусно задъланной и заглаженной съ поверхностью, что никто бы не могъ узнать о его существованіи, если бы тяжелый палецъ квартальнаго не продавилъ дощечки. Онъ ноставилъ его на мъсто и еще разъ на него посмотрълъ. Живость глазъ уже не казалась ему такъ страшною среди яркаго свъта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себъ что-то непріятное, такъ что онъ постарался скорве отъ него отворотиться. Въ это время зазвеньль звонокь у дверей, и вошла къ нему почтенная дама пожилыхъ лётъ съ таліей въ рюмочку, въ сопровожденін молоденькой, льть осьмнадцати; лакей въ богатой ливрей отвориль имъ дверь и остановился въ передней.

«Я къ вамъ съ просъбою,» произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какимъ обыкновенно онѣ говорятъ съ художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. «Я слышала о вашихъ дарованіяхъ...» (Чертковъ удивился такой скорой своей славѣ). «Мнѣ хочется, чтобы вы сняли портретъ съ моей дочери».

При этомъ блёдное личико дочери обратилось къ художнику, который, если бы былъ знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную исторію ея: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до обёда и послё обёда, желаніе побёгать въ платьё послёдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетерпёливость увидёть свою пріятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ахъ, милая, какъ я скучала», или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдёлала уборку къ платью княгини Б... Вотъ все, что выражало лицо молодой посётительницы, блёдное, почти безъ выраженія, съ оттёнкою какой-то болёзненной желтизны.

«Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу», продолжала дама: «мы можемъ вамъ дать часъ». Чертковъ бросился къ краскамъ и кистямъ, взялъ уже готовый натянутый грунтъ и устроился, какъ слёдуетъ.

«Я васъ должна нѣсколько предувѣдомить», говорила дама: «насчетъ моей Анетъ, и этимъ облегчить нѣсколько вашъ трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всѣхъ чертахъ лица всегда была замѣтна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и признаюсь, я никогда не даю ей читать новыхъ романовъ!» (Художникъ смотрѣлъ въ оба и не замѣтилъ никакой томности). «Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее просто въ семейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣни, чтобы ничто не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ».

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ не пропускали ни одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышленіи, какъ согласить эти небольшія противоположности, наконецъ, рѣшился избрать благоразумную средину. Притомъ его прельщало желаніе побѣдить трудности и восторжествовать надъ искусствомъ, сохранивъ двусмысленное выраженіе портрета. Кисть бросила на полотно первый туманъ, художническій хаосъ:

изъ него начали дълиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ приникъ весь къ своему оригиналу и уже началь уловлять тѣ неуловимыя черты, которыя самому безцвѣтному оригиналу придають, въ правдивой копіи, какой-то характерь, составляющій высокое торжество истины. Какой-то сладкій трепеть началь имь одолѣвать, когда онъ чувствоваль, что, наконець, подмѣтиль и, можеть-быть, выразить то, что очень рѣдко удается выражать. Это наслажденіе, нетериѣливое и прогрессивно возвышающееся, извѣстно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ будто невольно пріобрѣтало тотъ колорить, который быль для него самого внезапнымъ открытіемъ; но оригиналь началь такъ сильно вертѣться и зѣвать передъ нимъ, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеніями постоянное его выраженіе.

«Мнѣ кажется, на первый разъ довольно», произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотѣли разгуляться. Повѣсивши голову и бросивши налитру, стоялъ художникъ передъ своею картиною.

«Мнѣ, однакожъ, сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ», произнесла дама, подходя къ картинѣ: «а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы пріѣдемъ къ вамъ завтра въ это же время».

Молчаливо выпроводиль своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тѣсномъ чердакѣ никто не перебиваль ему, когда онъ сидѣлъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотѣлъ заняться другими недоконченными работами. Но какъ будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замѣстить новыми, въ которыя еще не успѣло влюбиться наше воображеніе? Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тѣмъ, что передъ нею бѣжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свѣжая душа доступна тысячѣ разныхъ наслажденій; и потому Чертковъ разсѣялся почти въ одну минуту. Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ—

и что не во власти исполненной силь юности. Притомъ русскій человікь, а особливо дворянинь или художникь, имість странное свойство: какъ только завелся у него въ карманъ грошъ — ему все трынъ-трава и море по колена. У него оставалось еще отъ денегъ, заплаченныхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и вет эти тридцать червонцевъ онъ спустилъ въ одинъ вечеръ. Прежде всего онъ приказаль себв подать объдь отличньйшій, выпиль двв бутылки вина и не захотёль взять сдачи, наняль щегольскую карету, чтобы только събздить въ театръ, находившійся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кондитерской трехъ своихъ пріятелей, зашель еще кое-куда и возвратился домой безъ конъйки въ карманъ. Бросившись въ кровать, онъ уснуль крѣнко, но сновидънія его были такъ же несвязны, и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ будто чувствовала на себѣ что-то тяжелое. Онъ увидѣлъ сквозь щелку своихъ ширмъ, что изображение старика отдѣлилось отъ полотна и съ выражениемъ безпокойства пересчитывало кучи денегъ; золото сыпалось изъ его рукъ... Глаза Черткова горфин; казалось, его чувства узнали въ золотъ ту неизъяснимую прелесть, которая дотоль ему не была понятна. Старикъ его манилъ пальцемъ и показывалъ ему цѣлую гору червонцевъ. Чертковъ судорожно протянулъ руку и проснулся. Проснувшись, онъ подошель къ портрету, трясъ его, изрѣзаль ножомъ всѣ его рамы, но нигдѣ не находилъ запрятанныхъ денегъ; наконецъ, махнулъ рукою и рѣшился работать, даль себѣ слово не сидѣть долго и не увлекаться заманчивою кистью. Въ это время прівхала вчерашняя дама съ своею блёдною Анетою. Художникъ поставилъ на станокъ свой портреть, и на этоть разъ кисть его неслась быстре. Солнечный день, ясное освъщение дали какое-то особенное выраженіе оригиналу, и открылось множество дотоль незаміченныхъ тонкостей. Душа его загорълась онять напряженіемъ. Онъ силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и неровное измънение колорита въ лица зававшей и изнуренней красавицы съ тою точностью. кото рую позволяють себѣ неопытные артисты, воображающіе, что истина можеть нравиться такъ же и другимь, какъ нравится имъ самимъ. Кисть его только-что хотѣла схватить одно общее выраженіе всего цѣлаго, какъ досадное «довольно» раздалось надъ его ушами, и дама подошла къ его портрету.

«Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали?» вскрикнула она съ досадою: «Анетъ у васъ желта; у ней подъ глазами какія-то темныя пятна; она какъ будто приняла нѣсколько склянокъ микстуры. Нѣтъ, ради Бога, исправъте вашъ портретъ: это совсѣмъ не ея лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время».

Чертковъ съ досадою бросилъ кисть; онъ проклиналъ и себя, и искусство, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидѣлъ онъ въ своей великолѣпной комнатѣ и не имѣлъ силъ приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ схватилъ первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Псишея, поставилъ ее на станокъ, съ намѣреніемъ насильно продолжать. Въ это время вошла вчерашняя дама.

«Ахъ, Анетъ, посмотри, посмотри сюда!» вскричала дама съ радостнымъ видомъ. «Ахъ, какъ похоже! Прелесть, прелесть! И носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасный сюрпризъ? Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподнята! Я вижу, что вы, точно, тотъ великій художникъ, о которомъ мнѣ говорили».

Чертковъ стоялъ, какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Псишею за портретъ своей дочери. Съ застѣнчивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразить Псишею; но дочь приняла это себѣ за комилиментъ и довольно мило улыбнулась; улыбку раздѣлила мать. Адская мысль блеснула въ головѣ художника, чувство досады и злости подкрѣпило ее, и онъ рѣшился этимъ воспользоваться.

«Позвольте мий попросить васъ сегодня посидить немного подолже», произнесъ онъ, обратясь къ довольной на этотъ

разъ блондинкъ. «Вы видите, что платья я еще не дѣлалъ вовсе, потому что хотѣлъ все съ большею точностію рисовать съ натуры». Быстро онъ одѣлъ свою Псишею въ костюмъ XIX вѣка; тронулъ слегка глаза, губы, просвѣтлилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посѣтительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художникъ стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту. Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которая заставляетъ если не истреблять, то, по крайней мѣрѣ, скрывать отъ свѣта тѣ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видитъ несовершенство, которая заставляетъ скорѣе вытерпѣть презрѣніе всей толиы, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя. Ему казалось, что уже стоитъ передъ его картиною грозный судія и, качая головою, укоряетъ его въ безстыдствѣ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за дамою, вырвать портретъ изъ рукъ ея, разорвать и растоитать его ногами, но какъ это сдѣлать? Куда итти? Онъ даже не зналъ фамиліи его посѣтительницы.

Съ этого времени, однакожъ, произошла въ жизни его счастливая перемѣна. Онъ ожидалъ, что безславіе покроетъ его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, разсказывала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникѣ, и мастерская нашего Черткова наполнилась посѣтителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображеніе. По свѣжій, еще невинный, чувствующій въ душѣ недостойнымъ сеоя къ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступленіе, рѣшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, рѣшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производитъ чудеса. Но намѣренія его встрѣтили непредвидѣнныя препятствія: посѣтители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были

большею частію народъ нетеривливый, занятой, торонящійся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совстмъ обыкновенное, какъ уже вваливался новый поститель, преважно выставляль свою голову, горя желаніемъ увидіть ее скорбе на полотні, и художникъ спішиль скорве оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рожденіи своемъ, наконецъ, отвыкло навъщать его. Наконецъ, чтобы ускорять свою работу, онъ началъ заключаться въ извъстныя, опредъленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тъ фамильныя изображенія старыхъ художниковъ, которыя такъ часто можно встретить во всехъ краяхъ Европы и даже во всѣхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены съ сложенными на груди руками и держащими цвфтокъ въ рукъ, а кавалеры-въ мундиръ, съ заложенною за пуговицу рукою. Иногда желаль онъ дать новое, еще не избитое положеніе, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть плодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, смілое выраженіе, постигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвративши глаза отъ всего окружающаго, унесшись отъ всего мірского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ былъ изнуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновеніе; міръ же, съ котораго онь рисоваль свои произведенія, быль слишкомь обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубоко размышляющее и вмісті неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блёдное, съ натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество другихъ, уже черезчуръ обыкновенныхъ — вотъ все, что каждый день мфнялось передъ нашимъ живонисцемъ. Казалось, кисть его сама

пріобр'вла, наконецъ, ту безцв'втность и отсутствіе энергін, которою означались его оригиналы.

Безирестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнаціи и золото, наконецъ, усыпили д'вственныя движенія души его. Онъ безстыдно воспользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ ихъ изображеніямъ, готовы простить ему всв недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству.

Чертковъ, наконецъ, сдълался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всёхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостиныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту върной истинъ природы, брошенную жаркимъ вдохновеніемъ: это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ художникъ, но никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человъка, -- ничего такого, что бы отзывалось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Н'вкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событію, потому что виділи въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта, и старались разр'єшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть въ цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескъ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная вѣрить, что все въ свѣтѣ обыкновенно и 
просто, что откровенія свыше въ мірѣ не существуетъ, и 
все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась 
тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ 
человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходитъ 
до души и не обвивается пронзительными звуками около 
сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаетъ 
дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія

чувства становятся доступние къ звуку золота, вслушиваются внимательное въ его заманчивую музыку и малопо-малу, нечувствительно, позволяють ей совершенно усыинть себя. Слава не можетъ насытить и дать наслажденіе тому, который украль ее, а не заслужиль: она производить постоянный трепеть только въ достойномъ ея. И потому вев чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдёлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цвлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его, и, какъ всякій, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началь становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ превратиться въ одно изъ тёхъ странныхъ существъ, которыя иногда попадаются въ мірь, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный энергіи и страсти человінь, и которому они кажутся живыми телами, заключающими зъ себѣ мертвеца. Но, однакоже, одно событіе сильно потрясло его и дало совершенно другое направление его жизни.

Въ одинъ день онъ увидѣлъ на столѣ своемъ записку, въ которой Академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страстъ къ искусству, съ пламенною силою труженика погрязъ въ немъ всею душою своей и для него, оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ, бросился, безъ всякихъ пособій, въ неизвѣстную землю; терпѣлъ бѣдность, униженіе, даже голодъ, но съ рѣдкимъ самоотверженіемъ, презрѣвши все, былъ безчувственъ ко всему, кромѣ своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Чертковъ, принявши значительпую физіогномію знатока, приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невъста, стояло передъ нимъ произведение художника. И хоть бы какоенибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни, —никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, п, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя ръсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тъ тайныя явленія, которыхъ душа не умфетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; -- и все это наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругь остинвшей его мысли. Вся картина была-мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человъческая — есть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посътителей, окружавшихъ картину. Казалось, всъ вкусы, всъ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какойто безмолвный гимнъ божественному произведенію. Неподвижно, съ отверстымъ ртомъ, стоялъ Чертковъ передъ картиною и, наконецъ, когда мало-по-малу посътители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришель въ себя; хотвлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотфль сказать обыкновенное пошлое суждение зачерствълыхъ художниковъ: что произведение хорошо, и въ художникт виденъ талантъ, но желательно, чтобы во многихъ мфстахъ лучше была выполнена мысль и отдълка, - но рфчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвътъ, и онъ, какъ безумный, выбъжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стоялъ опъ

посреди своей великолъпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта всныхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалоство всв лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ-быть, теплившагося въ груди, можетъ-быть, развившагося бы теперь въ величіи и красоть, можеть-быть, такъ же исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ душъ его тъ напряженія и порывы, которые нъкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступиль на его лиць, весь обратился онъ въ одно желаніе и, можно сказать, загорился одною мыслію: ему хотилось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болье всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишкомъ уже заключились въ одну мфрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лъстницу постепенныхъ свъдъній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадъ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты всѣ труды свои, означенные мертвою блёдностью поверхностной моды, заперъ дверь, не вельлъ никого виускать къ себъ и занялся, какъ жаркій юноша, своею работою. Но, увы! на каждомъ шагу онъ быль останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначущій механизмъ охлаждаль весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Иногда освияль его внезанный призракь великой мысли, воображение видёло въ темной перспективѣ что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдълать необыкновеннымъ и вмъстъ доступнымъ для всякой души; какая-то звъзда чудеснаго сверкала въ неясномъ

тумань его мыслей, потому что онь, точно, носиль въ себь призракъ таланта; но, Боже, какое-нибудь незначущее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цинентль, неразсказанный, неизображенный. Кисть его невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смъла сделать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотъли повиноваться и дранироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствоваль, онъ чувствоваль и видель это самъ! Нотъ катился съ него градомъ, губы дрожали, и послъ долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его всв чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ льтъ трудиве изучать скучную лестинцу трудныхъ правилъ и анатомін, еще трудніе постигнуть то вдругь, что развивается медленно и дается за долгія усилія, за великія напряженія, за глубокое самоотверженіе. Наконецъ, онъ узналь ту ужасную муку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природі, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ рождаеть великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, — ту страшную муку, которая дёлаетъ человёка способнымъ на ужасныя злодеянія. Имъ овладіла ужасная зависть, зависть до бішенства. Желчь проступала у него на лиць, когда онъ видьлъ произведение, носившее печать таланта. Опъ скрежеталъ зубами и пожираль его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душф его возродилось самое адское намфреніе, какое когдалибо инталь человькъ, и съ бъщеною силою бросился опъ приводить его въ исполнение. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Кунивши картину дорогою ціною, осторожно приносиль въ свою комнату и съ быненствомъ тигра на не кидался, рвалъ, разрываль ее, изрѣзываль въ куски и тонталъ ногами, сопро-

вождая ужаснымъ смѣхомъ адскаго наслажденія. Едва телько появлялось гдф-нибудь свфжее произведеніе, дышащее огнемъ новаго таланта, онъ употреблялъ всф усилія купить его во что бы то ни стало. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всф средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязаль всь свои золотые мъшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребиль этоть свирівный метитель. И люди, носившіе въ себъ искру божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловъчно лишены тъхъ святыхъ, прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человѣку часть исполненнаго звуковъ и священныхъ тайнъ его внутренняго міра. Нигдь, ни въ какомъ уголкъ не могли они сокрыться отъ его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникаль всюду и находиль даже въ заброшенной пыли следь художественной кисти. На всехь аукціонахь, куда только показывался онь, всякій заранье отчаивался вь пріобр'ятеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгитванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорить на его лицо: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшія брови и въчно перерезанный морщинами лобъ придавали ему какое-то дикое выраженіе и отдёляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣли имъ такъ свирѣпо, что

въ три двя оставалась отъ него одна тень только. Къ этому присоединились всв признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда насколько человакъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бъщенство его было ужасно. Всв люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ этотъ двоился, четверился въ его глазахъ. и, наконецъ, ему чудплось, что всѣ стѣны были увъщаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядын на него съ потолка, съ полу, и, вдобавокъ, онъ виделъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространные, чтобы болые вмыстить этихы неподвижныхы глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже ивсколько наслышавшійся о странной его исторін, старался встми сплами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привиденіями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успъть. Больной ничего не понималь и не чувствоваль, кромф своихъ терзаній, и пронзительнымъ, невыразимо-раздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портреть съ живыми глазами, котораго мѣсто онъ описывалъ съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли всв старанія, чтобы отыскать этотъ чудный портретъ. Все было перерыто въ домъ, но портретъ не отыскивался. Тогда больной приподнимался съ безпокойствомъ и опять начиналъ описывать его мфсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и проницательнаго ума; но всв поиски были тщетны. Наконецъ, докторъ заключилъ, что это было больше ничего, кромф особенное явленіе безумія. Скоро жизнь его прервалась въ последнемъ, уже безгласномъ порыве страданія. Трупъ его быль страшень. Инчего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидъвши парфаанные куски тфхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ ціна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

## § II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ нодъездомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изътъхъбогатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толною посттителей, налетфвинуъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тело. Тутъ была целая флотилія русскихъ купцовъ изъ Гостинаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ німецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и физіогномія были здісь какъ-то тверже, вольнфе и не означались тою приторною услужливостію, которая такъ видна въ русскомъ купцъ. Они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ значительныхъ аристократовъ, нередъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здъсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цвну, набавляемую графами-знатоками. Здвсь были многіе необходимые посттители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмісто завтрака; аристократы-знатоки, почитающие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія отъ 12 до 1-го часа; наконецъ, тѣ благородные госнода, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цёли, но единственно, чтобы посмотрёть, чёмъ что кончится: кто будеть давать больше, кто меньше, кто кого перебьеть и за кѣмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемішаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владателя, который, варно, не ималь похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старинныя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными данами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, кенкеты-все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкъ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона странно: въ немъ все отзывается чъмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Заль, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливають свъть; безмолвіе, разлитое на лицахъ всьхъ, и голоса: «сто рублей, рубль и двадцать коивекъ! четыреста рублей и пятьдесять копвекъ», протяжно вырывающіеся изъ устъ, какъ-то дики для слуха. Но еще болье производить впечатльніе погребальный голось аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпіввающаго панихиду біднымъ, такъ странно встрітившимся здісь, искусствамъ.

Однакоже, аукціонъ еще не начинался; посѣтители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тъмъ небольшая толпа остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою странною живостью глазъ, что невольно приковалъ къ себъ ихъ вниманіе. Въ художникъ нельзя было не признать истиннаго таланта; произведение хотя было не окончено. однакоже, носило на себъ ръзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко нерешагнулъ границы воли человъка. Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного, уже ифсколько пожилыхъ льтъ, посътителя. «Ахъ, это онъ!» вскрикнуль онъ въ сильномъ движении и неподвижно вперилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе, натурально,

зажгло во всёхъ любопытство, и нёкоторые изъ разсматривавшихъ никакъ не утериёли, чтобы не сказать, оборотившись къ нему: «Вамъ, вёрно, извёстно что-нибудь объ этомъ портретё?»

«Вы не ошиблись», отвічаль сділавшій невольное восклицаніе. «Точно, мий болйе нежели кому другому извістна исторія этого портрета. Все увіряєть меня, что онъ должень быть тоть самый, о которомь я хочу говорить. Такъ какъ я замічаю, что вась всіхъ интересуеть о немъ узнать, то я теперь же готовъ нісколько удовлетворить васъ». Посітители наклоненіемъ головы изъявили свою благодарность и съ большою внимательностію приготовились слушать.

«Безъ сомевнія, немногимъ изъ васъ», такъ началь онъ: «извъстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломной. Характеристика ея отличается разкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей совершенно отличны отъ прочихъ. Здъсь ничто не похоже на столицу, но вмѣстѣ съ этимъ не похоже и на провинціальный городокъ, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можеть только родить многолюдная столица. Тутъ совершенно другой свъть, и, въфхавии въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляютъ васъ молодыя желанія и порывы. Сюда не заглядываетъ живительное, радужное будущее. Здёсь все тишина и отставка. Здъсь все, что осъло отъ движенія столицы. И въ самомъ дёлё, сюда переёзжають отставные чиновники, которыхъ пенсіонъ не превышаетъ пятисотъ рублей въ годъ; вдовы, жившія прежде мужними трудами; небогатые люди, имфющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе себя здісь на цілую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цілый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на 5 копбекъ кофею и на 4 копбйки сахару: наконецъ, весь тоть разрядъ людей, который я назову пенельнымъ, которые, съ своимъ платьемъ. лицомъ, волосами, имфють какую-то тусклую, ненельную наружность. Они похожи на сфренькій день, когда солице не слъпить своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ. дождемъ и градомъ, но, просто, когда на неов бываеть ни сё, ни то: свется тумань и отнимаеть вею разкость у предметовъ. Лица этихъ людей бывають какъ-то изъ-красна-рыжеватыя, волосы тоже красноватые; глаза почти всегда безъ блеска; илатье ихъ тоже совершенно матовое и представляеть тоть мутный цвфть, который происходить, когда смішаень всі краски вмісті, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, уволенныхъ пятидесятилѣтнихъ титулярныхъ совътниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ 200-рублевымъ пенсіономъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все трынъ-трава; идутъ они, совершенно не обращая вниманія ни на какіе предметы; молчатъ, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнать ихъ только кровать и штофъ чистой, русской водки, которую они однообразно сосуть весь день, безъ всякаго смѣлаго прилива въ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себв но воскреснымъ днямъ молодой нұмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мфщанской улицы, одинъ владфющій тротуаромъ за двінадцать часовъ ночи.

«Жизнь въ Коломнъ всегда однообразна: рѣдко гремитъ въ мирныхъ улицахъ карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ смущаетъ всеобщую тишину. Здѣсь всѣ почти—пѣ-шеходы. Извозчикъ рѣдко, лѣниво, и почти всегда безъ сѣ-дока, волочится, таща вмѣстѣ съ собою сѣно для своей скромной клячи. Цѣна квартиръ рѣдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 15 до 20 и 30 руб. въ мѣсяцъ, пе считая множества угловъ, которые отдаются съ отопле-

ніемъ и кофіемъ за четыре съ полтиною въ мѣсяцъ. Вдовычиновницы, получающія пенсіонь, самыя солидныя обитательницы этой части. Онв ведуть себя очень хорошо, метутъ довольно чисто свою комнату и говорятъ съ своими сосъдками и пріятельницами о дороговизні говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ, иногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Эти-то чиновницы занимаютъ лучнія отділенія отъ двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними следують актеры, которымъ жалованье не позволяеть выбхать изъ Коломны. Это народъ свободный, какъ всё артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или вытачиваютъ изъ кости какія-нибудь безділки, или починивають пистолеть, или клеятъ изъ картона какія-нибудь полезныя для дома вещи, или играютъ съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки или карты и такъ проводятъ утро; то же дълаютъ ввечеру, примѣшивая къ этому часто пуншъ. Послѣ этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, следуеть необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя такъ же трудно сдълать перечень всьмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и закоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насѣкомыхъ, которое зарождается въ старомъ уксусѣ. Какого народа вы тамъ не встрътите! Старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствують; старухи, которыя ньянствують и молятся вмёстё; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка съ тъмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копфекъ, -- словомъ, весь жалкій и несчастный осадокъ человъчества.

«Естественное діло, что этотъ народъ терпитъ иногда большой недостатокъ, не дающій возможности вести ихъ обыкновенную, бідную жизнь; они должны часто ділать

экстренные займы, чтобы выпутаться изъ своихъ обстоятельствъ. Тогда находятся между ними такіе люди, которые посять громкое название капиталистовъ и могуть снабжать за разные проценты, всегда почти непомірные, суммою отъ двадцати до ста рублей. Эти люди мало-по-малу составляють состояніе, которое позволяеть завестись иногда собственнымъ домикомъ. По на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилію Петромихали. Быль ли онъ грекъ, или армянинь, или молдаванъ — этого никто не зналъ, но, по крайней мфрф, черты лица его были совершенно южныя. Ходиль онъ всегда въ широкомъ азіатскомъ платьф. былъ высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвъта, нависнувшія черныя съ просфдью брови и такіе же усы придавали ему несколько страшный видь. Никакого выраженія нельзя было замітить на его лиць: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрастъ своею южною разкою физіогномією съ пенельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не быль похожь на помянутыхъ ростовщиковъ этой уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую бы только отъ него ни потребовали; натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Встхій домъ его со множествомъ пристроекъ находился на Козьемъ-Болотъ. Онъ быль бы не такъ дряхлъ, если бы владълецъ его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не даль рашительно никакихъ издержекъ. Вса комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималь самъ, были холодныя кладовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, янімовыя вазы, всякій хламъ. даже мебели, которыю приносили ему въ залогъ разныхъ чидовъ и званій должники, потому что Петромихали не пренеорегалъ ничемъ. и. несмотря на то, что давалъ по сотне тысячь, онъ также готовъ быль служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное бълье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги-все готовъ онъ былъ принять въ свои кладовыя, и нищій сміло адресовался къ нему съ узелкомъ

въ рукъ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ-быть, прелестивнично шею въ мірв, заключались въ его грязномъ жельзномъ сундукь, вмьсть съ старинною табакеркою пятидесятильтней дамы, вмъсть съ діадемою, возвышавинеюся надъ алебастровымъ лбомъ красавицы, и брилліантовымъ перстнемъ отдиаго чиновника, получившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замътить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставляла обращаться къ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страннѣе всего, что съ перваго разу проценты его казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшной прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимаго правила, темъ более, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видъли явно преувеличение итога, но видъли тоже, что въ этихъ вычетахъ нътъ никакой ошибки. Жалость, какъ и всъ другія страсти чувствующаго человъка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли преклонить его къ отсрочкъ или къ уменьшенію платежа. Ивсколько разъ находили у дверей его околввшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинввшія лица, замерзнувшіе члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодованіе, и полиція нісколько разъ хотъла разобрать внимательнъе поступки этого страннаго человека, но квартальные надзиратели всегда умёли, подъ какими-нибудь предлогами, отклонить и представить дело въ другомъ видъ, несмотря на то, что они гроша не получали отъ него. Но богатство имфетъ такую странную силу, что ему вфрятъ, какъ государственной ассигнаціи. Оно, не показываясь, можеть невидимо двигать всеми, какъ раболёнными слугами. Это странное существо сидёло, поджавши подъ себя ноги, на почернъвшемъ диванъ, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью

въ знакъ поклона: и ничего не можно было отъ него услышать лишняго или посторонняго. Носились, однакожъ, слухи, что будто бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагалъ условіе, что всѣ бѣжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имѣли силъ пошевелить губами, чтобы нересказать ихъ другимъ. Тѣ же, которые имѣли духъ прииять даваемыя имъ деньги, желтѣли, чахли и умирали, не смѣя открыть тайны.

«Въ этой части города имълъ небольшой домикъ одинъ художникъ, славившійся въ тогдашнее время своими дійствительно прекрасными произведеніями. Этотъ художникъ быль отець мой. Я могу вамь показать насколько работь его, выказывающихъ решительный талантъ. Жизнь его была самая безмятежная. Это быль тоть скромный, набожный живонисецъ, какіе только жили во время религіозныхъ среднихъ въковъ. Онъ могъ бы имъть большую извъстность и нажить большое состояніе, если бы рішился заняться множествомъ работъ, которыя предлагали ему со всъхъ сторонъ: но онъ любилъ болве заниматься предметами религіозными и за небольшую ціну взялся расписать весь икопостасъ приходской церкви. Часто случалось ему нуждуться въ деньгахъ, но никогда не решался онъ приотгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имель всегда впереди возможность унлатить долгъ, потому что ему стоило только присфеть и написать ифсколько портретовъ-и деньги были бы въ его карманъ. Но ему такъ жалко было оторваться оть своихъ занятій, такъ грустно было разлучиться, хотя на премя, съ любимою мыслью, что онъ лучше готовъ былъ нъсколько дней просидъть голоднымъ въ своей комнать. на что бы онъ всегда рашился, если бы не ималъ страстно любимой емъ жены и двухъ детей, изъ которыхъ одного. вы видите теперь передъ собою. Однакоже, одинъ разъ крайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже былъ итти къ греку, какъ вдругъ внезапно распространилась весть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это

происшествіе его поразило, и онъ уже готовъ быль признать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его нам'вренію, какъ встрѣтиль въ сѣняхъ своихъ запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщикѣ три разныя должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха. совершенно отвыкшая говорить, находясь при своемъ странномъ господинѣ, глухо пробормотала нѣсколько несвязныхъ, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинъ ея имѣетъ въ немъ крайную нужду и просилъ его взять съ собой краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и притомъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый любонытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

«Онъ насилу могъ продраться сквозь толпу нищихъ, обступпвшихъ жилище умиравшаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо, наконецъ, передъ смертію, раскается этотъ грѣшникъ и раздастъ малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошелъ въ небольшую комнату и увидѣлъ протянувшееся почти во всю длину ея твло азіатца, которое онъ приняль было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ, высохшая голова его приподнялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отецъ мой задрожаль. Петромихали сдёлаль глухое восклицаніе и наконецъ произнесъ: «Нарисуй съ меня портреть!» Отецъ мой изумился такому странному желанію; онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже не много минуть осталось жить ему и потому пора помыслить о прежнихъ своихъ дёлахъ и принести покаяніе Всевышнему. «Я не хочу ничего: нарисуй съ меня портреть!» произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, при чемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отецъ мой върно бы ушелъ, если бы чувство, весьма извинительное въ художникъ, пораженномъ необыкновеннымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ техъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вифстф съ какимъ-то тайнымъ желаніемъ поставиль онъ холстъ, за неимініемъ станка, къ себъ на колъни и началъ рисовать. Мысль употребить посль это лицо въ своей картинь, гдь хотьль онъ изобразить одержимаго обсами, которыхъ изгоняетъ могущественное слово Спасителя. -- эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспышностію набросаль онъ абрись и первыя тани, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругъ прервется, потому что смерть уже, казалось. носилась на устахъ его. Изредка только онъ издавалъ хриптніе и съ безнокойствомъ устремляль страшный взглядъ свой на картину; наконецъ, что-то подобное радости мелькнуло въ его глазахъ, при видъ, какъ черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отецъ мой прежде всего рашился заняться окончательною отдалкою глазъ. Это былъ предметъ самый трудный, потому что чувство, въ нихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился онъ около нихъ и, наконецъ, совершенно схватилъ тотъ огонь, который уже потухаль въ его оригиналь. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалве отъ картины, чтобы лучие разсмотрать ее, и съ ужасомъ отскочиль отъ нея, увидавъ живые, глядящіе на него глаза. Непостижимый страхъ овладъль имъ въ такой степени. что онъ, швырнувъ налитру и краски, бросился къ дверямъ; но страшное, почти полумертвое тало ростовщика приподнялось съ своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отецъ мой клялся и крестился, что не станетъ продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало вет свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ, ползая, целовалъ полы его плагья и умолялъ дорисовать портреть. Но отецъ быль неумолимъ и дивился только силь его воли, перемогшей самое приближение смерти.

Наконецъ, отчаянный Петромихали выдвинулъ съ необыкновенною силою изъ-подъ кровати сундукъ, и страшная куча золота грянула къ ногамъ моего отца. Видя и тутъ его непреклонность, онъ повалился ему въ ноги и цълый атоток заклинаній полился изъ его молчаливыхъ дотоль устъ. Невозможно было не чувствовать какого-то ужаснаго, и даже, если можно сказать, отвратительного состраданія. «Добрый человѣкъ! Божій человѣкъ! Христовъ человѣкъ!» говориль съ выраженіемь отчаянія этоть живой скелеть: «заклинаю тебя маленькими дътьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ, только одинъ часъ посиди за нимъ! Слушай, я тебѣ объявлю одну тайну...» При этомъ смертная блѣдность начала сильнъе проступать на лицъ его. «Но тайны этой никому не объявляй — ни жент, ни дтямъ твоимъ, а не то — и ты умрешь, и они умруть, и всв вы будете несчастны. Слушай, если ты и теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послѣ смерти я долженъ итти къ тому, къ которому бы я не хотелъ итти; тамъ я долженъ вытерпъть муки, о какихъ тебъ и во снъ не слышалось; но я могу долго еще не итти къ нему, до тъхъ поръ, покуда стоить земля наша, если ты только докончишь портреть мой. Я узналъ, что половина жизни моей перейдетъ въ мой портреть, если только онъ будеть сдёланъ искуснымъ живонисцемъ. Ты видишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будеть и во всёхъ чертахъ, когда ты докончишь. И хотя тъло мое сгибнеть, но половина жизни моей останется на землъ, и я убъту надолго еще отъ мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» кричало раздирающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъ еще болье овладьль мониь отцомъ. Онъ слышаль, какъ поднялись его волоса отъ этой ужасной тайны, и выронилъ кисть, которую было уже подняль, тронутый его мольбами. - «А, такъ ты не хочешь дорисовать меня?» произнесъ хрипящимъ голосомъ Петромихали. «Такъ возьми же себъ портретъ мой: я тебѣ его дарю». При сихъ словахъ что-то въ родѣ страшнаго смѣха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось, еще разъ блеснула въ его чертахъ, и чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупъ. Отецъ не хотѣлъ притронуться къ кистямъ и краскамъ, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выоѣжалъ изъ комнаты.

«Чтобы развлечь непріятныя мысли, нанесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметь, попавшійся ему въ мастерской его, быль писанный имъ портреть ростовщика. Онъ обратился къ женъ, къ женщинъ, прислуживавшей на кухнь, къ дворнику, но всь дали рышительный отвыть, что инкто не приносилъ портрета и даже не приходилъ во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился къ портрету и невольно отвратилъ глаза свои, проникнутый отвращеніемъ къ собственной работъ. Онъ приказалъ его снять и вынесть на чердакъ, но при всемъ томъ чувствовалъ какую-то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болфе всего поразило его, когда уже онъ легъ въ постелю, слъдующее, почти невфроятное, происшествіе: онъ видъль ясно, какъ вошелъ въ его комнату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядёлъ онъ на него своими живыми глазами, наконецъ, началъ предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адское направленіе хотвль дать его искусству, что отецъ мой съ болёзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холоднымъ нотомъ, нестериимою тяжестью на душт и витетт самымъ пламеннымъ негодованіемъ. Онъ видѣлъ, какъ чудное изображеніе умершаго Петромихали ушло въ раму портрета, который висъть снова передъ нимъ на стънъ. Онъ ръщился въ тотъ же день сжечь это проклятое произведение рукъ своихъ. Какъ только затопленъ былъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгорфвинійся огонь и съ тайнымъ наслажденіемъ видъть, какъ лонались рамы, на которыхъ натянутъ былъ холстъ, какъ шипъли еще невысохийя краски; наконецъ, куча золы одна только осталась отъ его существованія. И когда начала она улетать легкою пылью въ трубу, казалось, какъ будто неясный образъ Истромихали улстыль вмъсть съ нею. Онъ почувствовалъ на душѣ какое-то облегченіе. Съ чувствомъ выздоровѣвшаго отъ продолжительной болѣзни оборотился онъ къ углу комнаты, гдё висёлъ писанный имъ образъ, чтобы принесть чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидвлъ, что передъ нимъ стоялъ тотъ же портретъ Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болве получили живости, такъ что даже дъти испустили крикъ, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ рѣшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совъта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дълъ. Священникъ былъ разсудительный человъкъ и, кром'в того, преданный съ теплою любовію своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему отцу, котораго уважаль, какъ достойнъйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и рышился туть же, при матери моей и дътяхъ, разсказать ему это непостижимое происшествіе. По едва только произнесъ онъ первое слово, какъ мать моя вдругъ глухо вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ. Лицо ея покрылось страшною бледностью, уста остались неподвижны, открыты, и вев черты ея исковеркались судорогами. Отецъ и священникъ подбъжали къ ней и съ ужасомъ увидъли, что она нечаянно проглотила десятокъ иголокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявиль, что это было неизл'вчимо: иголки остановились у нея въ горлъ, другіл прошли въ желудокъ и во внутренности, и мать моя скончалась ужасною смертью.

«Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая-то мрачность овладёла его душою. Рёдко онъ чёмъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвнымъ и убѣгалъ всякаго сообщества. Но между тѣмъ ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталъ преслѣдовать его неотлучнѣе, и часто отецъ мой чувствовалъ приливъ такихъ от-

чаянныхъ, свирфиыхъ мыслей, отъ которыхъ невольно содрогался самъ. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ во глубинв человвка, истребляется и выгоняется воснитаніемъ, благородными подвигами и лицезрвніемъ прекраснаго. — все это онъ чувствоваль въ себв возмущавшимся и безпрестанно силившимся выйти наружу и развиться во всемъ своемъ порочномъ совершенствь. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человька. Но я долженъ замътить, что сила характера отца моего была безпримърна: власть, которую онъ бралъ надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его товжденія были тверже гранита, и чамь сильные было искушение, тамь онь болье рвался противопоставить ему несокрушимую силу души своей. Наконець, обезсилъвъ отъ этой борьбы, онъ рышился излить и обнажить всего себя, въ изображеніи всей повѣсти своихъ страданій, тому же священнику, который всегда почти доставляль ему пецеленіе размышляющими своими речами. Это было въ началѣ осени: день былъ прекрасный; солнце сіяло какимъ-то свіжимъ осеннимъ світомъ; окна нашихъ комнать были отворены; отець мой сидъль съ достойнымъ священникомъ въ мастерской; мы играли съ братомъ въ комнать, которая была рядомъ съ нею. Объ эти комнаты были во второмъ этажъ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была ифсколько растворена; я, какъ-то нечаянно, заглянуль въ отверстіе, видълъ, что отецъ мой придвинулся ближе къ священнику п услышаль даже, какъ онъ сказаль ему: «Наконецъ, я открою всю эту тайну...» Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подощелъ къ окну и-Боже! я никогда не могу забыть этого происшествія: на мостовой лежаль облитый кровью трупъ моего брата. Играя, онъ, вфрно, какъ-нибудь неосторожно перегнулся чрезъ окошко и упалъ, безъ сомнения, головою внизъ, потому что она вся была размозжена. Я никогда не поза буду этого ужаснаго случая. Отецъ мой стоялъ неподвиженъ

передъ окномъ, сложа накрестъ руки и поднявъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнутъ страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требовалъ отъ отца моего, чтобы онъ хранилъ эту ужасную тайну.

«Послѣ этого отецъ мой отдалъ меня въ корпусъ, гдѣ я провель все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдв бъдный Свверъ уже представляль только дикую природу, и торжественно приняль санъ монашескій. Всв тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою покорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ вель съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ въры, что, повидимому, ничто преступное не имѣло воли коснуться къ нему. Но страшный, имъ же начертанный образъ съ живыми глазами преследовалъ его и въ этомъ почти гробовомъ уединеніи. Игуменъ, узнавши о необыкновенномъ талантъ отца моего въ живониси, поручилъ ему украсить церковь нѣкоторыми образами. Нужно было видёть, съ какимъ высокимъ религіознымъ смиреніемъ трудился онъ надъ своею работою: въ строгомъ постѣ и молитвѣ, въ глубокомъ размышленіи и уединеніи души пріуготовлялся онъ къ своему подвигу. Неотлучно проводилъ ночи надъ своими священными изображеніями, и оттого, можетъ-быть, редко найдете вы произведеній, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на себѣ печать такихъ истинно-христіанскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствіе, въ его кающихся такое душевное сокрушеніе, какія я очень р'ядко встречаль даже въ картинахъ известныхъ художниковъ. Наконецъ, всѣ мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть спокойствія, разлитого его кистью въ чертахъ Божественной Покровительницы міра, казалось, перешла въ собственную его душу. По крайней мара, страшный образъ ростовщика пересталъ навъщать его, и портретъ пропалъ, неизвастно куда.

«Между темъ воснитание мое въ корнусъ окончилосъ. Я быль выпущень офицеромь, но, къ величайшему сожальнію, обстоятельства не позволили мив видать моего отца. Насъ отправили тогда же въ дъйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границь. Не буду надобдать вамъ разсказами ожизни, проведенной мною среди походовъ, бивакъ и жаркихъ схватокъ; довольно скагать, что труды, опасности и жаркій климать изм'єнили меня совершенно, такъ что знавшіе меня прежде не узнавали вовсе. Загорфвшее лицо, огромные усы и хриплый, крикливый голосъ придали мит совершенно другую физіогномію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрашнемъ, любилъ выпорожнить лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вздоръ съ смазливенькими девчонками, отпустить спроста глупость, —словомъ, былъ военный безпечный человфкъ. Однакожъ, какъ только окончилась кампанія, я почель нервымь долгомь нав'єстить отца.

«Когда подътхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладело странное чувство, какого прежде я никогда не иснытывалъ: я чувствовалъ, что я еще связанъ съ однимъ существомъ, что есть еще что-то неполное въ моемъ состояніи. Уединенный монастырь, посреди природы бліздной, обнаженной, навель на меня какое-то поэтическое забвение и даль странное, неопределенное направление монмъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листья шумять подъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вътви сквозятъ ръдкою сътью, вороны каркають въ далекой вышинѣ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ бы стараясь собрать разсънвающіяся мысли. Множество деревянныхъ почернъвшихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступиль подъ длинныя, м'єстами прогнившія, позелен'явшія мохомъ галлерен, находившіяся вокругъ келій, и спросиль монаха, отца Григорія. Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступлени въ монашеское званіе. Мнѣ указали его келью.

«Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня виечатльнія. Я увидьль старца, на бледномь, изнуренномь лиць котораго не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшие быть устремленными къ небу, получили тотъ безстрастный, проникнутый нездёшнимъ огнемъ видъ, который въ минуту только вдохновенія осфияеть художника. Онъ сиділь передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое неренесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замътилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонъ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотьль еще открыться и потому попросиль у него, просто, благословенія, какъ путешествующій молельщикъ; но каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: «Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!» Меня это изумило: я десяти лътъ еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видъли не такъ давно. «Я зналъ, что ты ко мнъ будешь», продолжаль онъ. «Я просиль объ этомъ Пречистую Дъву и св. угодника и ожидалъ тебя съ-часу-на-часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебь открыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вышли въ церковь и онъ подвелъ меня къ картинь, изображавшей Божію Матерь, благословляющую народъ. Я быль пораженъ глубокимъ выраженіемъ божественности въ Ея лицъ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и, наконецъ, послѣ долгаго молчанія и размышленія, вышель вмѣстѣ со мною.

«Послѣ того отецъ мой разсказалъ мнѣ все то, что вы сейчасъ отъ меня слышали. Въ истину его я вѣрилъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ многихъ печальныхъ случаевъ нашей жизни.

«Теперь я разскажу тебѣ, сынъ мой», прибавилъ онъ послѣ этой исторіи: «то, что мнѣ открылъ видѣнный мною святой, неузнанный среди многолюднаго народа никѣмъ, кромѣ меня, котораго Милосердый Создатель сподобилъ такой неизглаголанной Своей благости». При этомъ отецъ мой сложилъ руки

и устремиль глаза къ небу, весь отданный ему всемъ своимъ бытіемъ. И я, наконецъ, услышаль то, что сейчасъ готовлюсь разсказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его рвчей: я увидълъ, что онъ находился въ томъ состояніи души, которое овладъваетъ человъкомъ, когда овъ испытываеть сильныя, нестериимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чёмъ сильнъе гнетъ его несчастій, тъмъ пламенные его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походить на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къ желанной пристани, причалиль къ своей пустынь, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ христіанскимъ смиреніемъ молиться Тому, къ Которому онъ сталъ ближе и доступнъе; напротивъ того, онъ становится чемъ-то исполинскимъ. Въ немъ не угаснуль пыль души, но. напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова въчно наполнена чудными снами. Онъ видить на каждомъ шагу видънія и слышить откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видить ничего, принадлежащаго землъ; всъ движенія, слъдствія въчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма. Я съ нерваго раза замътилъ въ немъ это состояніе и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными тв рачи, которыя я отъ него услышалъ, «Сынъ мой!» сказаль онъ мнв послв долгаго, почти неподвижнаго устремленія глазь своихь къ небу: «уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человъческого, антихристь, народится въ мірф. Ужасно будеть это время: оно будеть нередъ концомъ міра. Онъ промчится на конъгиганть, и великія потерпять муки ть, которые останутся вфриыми Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочетъ народиться антихристь, но не можеть, потому что должень родиться сверхъестественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ все устроено Всемогущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкъ, и потому ему никакія силы, сынъ

мой, не номогуть прорваться въ міръ. Но земля нашапрахъ передъ Создателемъ. Она по его законамъ должна разрушаться, и съ каждымъ днемъ законы природы будуть становиться слабве, и отъ того границы, удерживающія сверхъестественное, приступнъе. Онъ уже и теперь нарождается, но только нѣкоторая часть его порывается показаться въ міръ. Онъ избираетъ для себя жилищемъ самого человѣка н ноказывается въ техъ людяхъ, отъ которыхъ уже, кажется, ири самомъ рожденіи, отшатнулся ангель, и они заклеймены страшною ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть созданіе Творца. Таковъ-то быль и тоть дивный ростовщикь, котораго дерзнулъ я, окаянный, изобразить преступною своею. кистью. Это онъ, сынъ мой, это былъ самъ антихристь. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, онъ бы удалился и исчезнулъ, потому что не могъ жить долже того тела, въ которомъ заключилъ себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бъсовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновение художника. Безчисленны будуть жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безь образа, на земль. Это тоть черный духь, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помышленій. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болье надылаль зла, и нъть силь человъческихъ противустать ему, потому что онъ именно выбираеть то время, когда величайшія несчастія постигають насъ. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству! Но слушай, что мив открыла въ часъ святого видвнія Сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дъвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребываль въ постъ и молитвъ, чтобы быть достойнъе изобразить божественныя черты Ея, я быль посыщень, сынь мой, вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осънила меня и ангелъ возносилъ мою грбшную руку, — я чувствоваль, какъ шевелились на мий волоса мон и душа

вея тренетала. О. сынъ мой! за эту минуту я бы тысячи взяль мукъ на себя. И я самъ дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталъ мий во сий пречистый ликъ Дъвы, и я узналъ, что въ награду монхъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существование этого демона въ портретв будеть невъчно, что если кто торжественно объявить его исторію по истеченій пятидесяти літь въ первое новолуніе. то сила его погаснеть и разстется, яко прахъ, и что я могу тебт передать это передъ моею смертію. Уже тридцать латъ протекло съ того времени, какъ онъ живетъ: двадцать виереди. Помолимся, сынъ мой!» При этомъ онъ повергнулся на колфии и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всв эти слова приписывалъ распаленному его воображению, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и молитвами, и потому изъ уваженія не хотвль двлать какогонибудь замъчанія или соображенія. Но когда я увидъль. какъ онъ поднялъ къ небу изсохинія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушениемъ молчалъ онъ, уничтоженный въ себъ самомъ, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молилъ о тьхъ. которые не въ силахъ были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, съ какою пламенною скоройю простерся онъ, и по лицу его лились говорящія слезы, и во встхъ чертахъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, — о, тогда я не въ силахъ быль предаться холодному размышленію и разбирать слова его! Нъсколько лътъ прошло послъ его смерти. Я не върилъ этой исторіи и даже мало думаль о ней; но никогда не могь ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовалъ всегда что-то удерживавшее меня отъ того. Сегодня безъ всякой цели зашель я на аукціонъ и въ первый разт разсказалъ исторію этого необыкновеннаго портрета, такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о которомъ говориль отецъ мой, нотому что, действительно, съ того времени прошло уже 20 летъ».

Тутъ разсказывавшій остановился, и слушатели, внимавшіс ему съ неразвлекаемымъ участіемъ, невольно обратили глаза свои къ странному портрету п, къ удивленію своему, замѣтили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болѣе увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаетъ дыханіе съ чистой стали. Что-то мутное осталось на полотнѣ. И когда подошли къ нему ближе, то увидѣли какойто незначащій пейзажъ, такъ что посѣтители, уже уходя, долго недоумѣвали, дѣйствительно ли они видѣли таинственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.



## ВЗГЛЯДЪ НА СОСТАВЛЕНІЕ МАЛОРОССІИ \*).

I. Какое ужасно-ничтожное время представляеть для Россін XIII въкъ! Сотин мелкихъ государствъ единовърныхъ, одноплеменныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ однимъ общимъ характеромъ и которыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство. -- эти мелкія государства такъ были между собою разъединены, какъ рѣдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью-сильныя страсти не досягали сюда - не постоянною политикою, следствіемъ непреклоннаго ума и познанія жизни: это быль хаось браней за временное, за минутноебраней разрушительныхъ, потому что онв мало-по-малу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную физіогномію при сильныхъ норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болье всего связываетъ п образуетъ народы, мало на нихъ дъйствовала. Религія не срослась тогда тесно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели. даже митрополиты были схимники, удалившіеся въ свои кельи и закрывние глаза для міра; моливниеся за встхъ, но не знавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружія, віры, власть надъ народомъ и возжечь этой върой пламень и ревность до энтузіазма, который одинъ властенъ соединить младенчествующіе народы и настроить ихъ къ великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, гдв самодержавный папа, какъ будто невидимою паутиною, опуталь всю Европу своею религіозною властью, гдф его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, гдъ угроза страниваго проклятія обуздывала страсти и полудикіе народы. Здёсь монастыри были убъжниемъ тъхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключение изъ общаго характера и вѣка.

<sup>\*)</sup> Эскизъ этотъ составлялъ введеніе къ Исторіи Малороссіи; но такъ какъ вся первая часть Исторіи Малороссіи передълана вовсе. то онъ остался заштатнымъ и помъщается здѣсь, какъ совершенно отдъльная статья.

Изръдка настыри, изъ нещеръ и монастырей, увъщали удъльныхъ князей; но ихъ увъщанія были напрасны: князья умали только поститься и строить церкви, думая, что исполняютъ этимъ вст обязанности христіанской религіи, а не умъли считать ее закономъ и покоряться ея велѣніямъ. Самыя ничтожныя причины рождали между ними безконечныя войны. Это были не споры королей съ вассалами или вассаловъ съ вассалами: — нътъ! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцомъ и дътьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ:нъть! брать брата ръзаль за клочокъ земли или, просто, чтобы показать удальство. Примёръ ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двухъ сосъднихъ удбловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другъ противъ друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наслъдственная вражда, потому и что кто быль сегодня другь, тоть завтра делался непріятелемъ. Народъ пріобрѣлъ хладнокровное звѣрство, потому что онъ ръзалъ, самъ не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство-ни фанатизмъ, ни суевъріе, ни даже предразсудокъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти всѣ человѣческія сильныя благородныя страсти, и если бы явился какой-нибудь геній, который бы захотблъ тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашель въ немъ ни одной струны, за которую бы могь ухватиться и потрясти безчувственный составъ его, выключая развъ физической жельзной силы. Тогда исторія, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цъломъ, могла почесться географическою принадлежностью страны.

И. Тогда случилось дивное происшествіе. Изъ Азій, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершившій столько завоеваній, сколько до него не производилъ никто. Ужасные монголы, съ много-

численными, никогда дотол'в невиданными Европою, табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, осв'ятивши путь свой иламенемъ и пожарами—прямо азіатскимь буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухв'яковое рабство и скрыло ее отъ Европы. Были ли оно спасеніемъ для нея, сберегши ее для независимости, потому что уд'яльные князья не сохранили бы ее отъ литовскихъ завоевателей, или оно было наказаніемъ за т'я безирерывныя брани.—какъ-бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія сл'ядствія: оно наложило иго на с'яверныя и среднія русскія княженія, но дало между т'ямъ происхожденіе новому славянскому покол'янію въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болъе всего пострадала отъ татаръ. Выжженные города и степи, обгоралые ласа, древній, разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня — вотъ что представляла эта несчастная страна! Напуганные жители разовжались или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выбхало въ сфверную Россію. Еще прежде народонаселеніе начало зам'ятно уменьшаться въ этой сторонъ. Кісвъ давно уже не быль столицею; значительныя владънія были гораздо сѣвернѣе. Народъ, какъ бы понимая самъ свою ничтожность, оставляль тв мфста, гдв разновидная природа начинаетъ становиться изобратательницею, гда она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, ъбранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю въ цвътахъ, и по всемъ выошимся лентамъ рекъ разоросала очаровательные виды, протянула во всю длину Дивиръ съ ненасытными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмъримыми лугами-и все это согръла умъреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставляль эти мъста и столилялся въ той части Россіи, гдф мфстоположеніе, однообразно-гладкое п ровное, вездъ почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движенія, но какое-то прозябеніе, поражающее душу мыслящаго.—Какъ будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и характеромъ ищетъ мощныхъ мѣстоположеній или что только смѣлыя и поразительныя мѣстоположенія образуютъ смѣлый, страстный, характерный народъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-по-малу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи начали селиться въ этой земль, настоящей отчизнь славянь, земль древнихъ полянъ, съверянъ, чистыхъ славянскихъ племенъ, которыя въ Великой Россіи начинали уже смѣшиваться съ народами финскими, но здёсь сохранялись въ прежней цёльности, со вежми языческими повжрьями, детскими предразсудками, пъснями, сказками, славянской минологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ христіанствомъ. Возвращавшіеся на свои мъста прежніе жители привели по слъдамъ своимъ и выходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это населеніе производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народь быль не за горами: ихъ разделяли или, лучше сказать, соединяли однъ степи. Несмотря на пестроту населенія, здісь не было тіхх браней междоусобных, которыя не переставали во глубинъ Россіи: опасность со всъхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя матерь городовъ русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бъденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами съверной Россіи. Всъ оставили его, даже монахи-лътописцы, для которыхъ онъ всегда былъ священъ. Извѣстія о немъ разомъ прервались и, несмотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей русскихъ, ничто не спасло его отъ полувѣкового забвенія. Изрѣдка только, какъ будто сквозь сонъ, говорять льтописцы, что онъ быль страшно разоренъ, что въ немъ были ханскіе баскаки, -и потомъ онъ отъ нихъ задернулся какъ бы непроницаемою завъсою.

V. Между тъмъ какъ Россія была повергнута татарами въ бездъйствіе и оцъпеньніе, великій язычникъ, Гедиминъ. вывель на сцену тогданней исторіи новый народь, — народь бъдный и жизнью, и средствами для жизни, населявшій дикіе сосновые лѣса нынѣшней Бѣлоруссін, еще носившій звъриную кожу вивсто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огню въ нетроганныхъ топоромъ рощахъ, платившій прежде дань русскимъ князьямъ, извъстный подъ именемъ литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князѣ Гедиминѣ сдѣлался самымъ виднымъ на огромномъ съверо-востокъ Европы! Тогда города, княжества и народы на западъ Россіи были какіе-то отрывки, обръзки. оставинеся за гранью татарскаго порабощенія. Они не составляли ничего цълаго, и потому литовскій завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и татарской Россіей. Потомъ двинуль онъ войска свои на югъ, во владенія вольнекихъ князей. Весьма естественно, что усифхъ сопровождалъ его вездь. Въ Луцкъ, однакожъ, князь Левъ спльно сопротивлялся, но не въ силахъ быль отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ своихъ старостъ и начальниковъ, щелъ далье на югь, къ самому сердцу южной Россіи, къ Кіеву. Убъжавній луцкій князь Левъ успъль кое-какъ уговорить кіевскаго князя Станислава выйти съ своими немноголюдными дружинами навстръчу грозному побъдителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но все офжало передъ мощнымъ литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при ръкъ Ирпети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, носившій на себѣ свѣжую печать татарскаго посѣщенія, и постановиль въ немъ правителемъ князя Миндова Ольшанскаго. принявшаго греческую въру. И такъ, литовскій завоеватель у самыхъ татаръ вырвалъ почти передъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человѣкъ ума кренкаго, быль политикъ, несмотря на видимую свою

дикость и свое невѣжественное время. Онъ умѣлъ сохранить дружбу съ татарами, владея отнятыми у нихъ землями и не илатя никакой дани. Этотъ дикій политикъ, не знавшій письма и поклонявшійся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древняго правленія: все оставиль попрежнему, подтвердиль привилегіи и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права, нигдъ даже не означиль пути своего опустошеніемъ. Совершенная ничтожность окружавшихъ его народовъ и прочихъ историческихъ лицъ придаютъ ему какой-то исполинскій размірь. Онь умерь въ 1340 году; мертвый быль посажень на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничьими собаками, соколами и сожженъ по языческому обычаю литовцевъ. Вслъдъ за нимъ такіе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, подъ могущественнымъ покровительствомъ литовскихъ князей, совершенно отдѣлилась отъ сѣверной. Всякая связь между ними разорвалась; составились два государства, называвшіяся одинакимъ именемъ— Русью, одно подъ татарскимъ пгомъ, другое подъ однимъ скипетромъ съ литовцами. Но уже сношеній между ними не было. Другіе законы, другіе обычаи, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло,— составляетъ цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непремѣню должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависитъ образъ жизни и даже характеръ народа. Многое въ исторіи разрѣшаетъ географія.

Эта земля, получившая послѣ названіе Украины, простирающаяся на сѣверъ не далѣе 50° широты, болѣе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встрѣчаются очень часто, но ни одной гористой цѣпи. Сѣверная ея часть перемежается лѣсами, содержавшими прежде въ себѣ цѣлыя шайки медвѣдей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта.

вся изъ стеней, кинфвинхъ плодородіемъ, но только изръдка заствавшихся хлтбомъ. Дтвственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти стени кинвли стадами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бродившихъ табунами. Съ съвера на югъ проходитъ великій Дивиръ, опутанный ветвями впадающихъ въ него рекъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ илънительныя и вмѣстѣ дерзкія мѣстоположенія; лѣвый — весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двънадцать пороговъ-выросшихъ изъ дна рѣки скалъ-недалеко отъ внаденія его въ море, преграждають теченіе и ділають плаваніе по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикизъ козъ-сугаки съ офлыми лосиящимися рогами, съ мягкою, атласною шерстью. Прежде воды въ Дивирь были выше, разливался онъ шире и далье потоиляль луга свои. Когда воды начинають опадать, тогда видъ поразителенъ: всв возвышенности выходять и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Дифиръ впадаетъ только одна судоходная ръка, Десна, проходящая въ съверной Украинъ, съ лъсистыми берегами, почти съ объихъ сторонъ потоиляемыми водою; но и эта ръка только въ нъкоторыхъ мъстахъ судоходна. Кромъ того, на съверъ Остеръ и часть Сейма, на югъ Сула, Пселъ, съ цънью видовъ, Хоролъ и другія; но ни одна изъ нихъ не судоходна. Сообщенія никакого нътъ, произведенія не могли взаимно разміниваться — и потому здѣсь не могъ и возникнуть торговый народъ. Всѣ рѣки развътвляются посерединъ, на одна изъ нихъ не протекала на рубскв и не служила естественною гранью съ сосъдственными народами. Къ съверу ли съ Россіей, къ востоку ди съ кинчакскими татарами, къ югу ди съ крымскими, къ западу ли съ Польшей, - вездъ она граничила полемъ, вездъ равнина, со всъхъ сторонъ открытое мъсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или моря — и народъ, поселившійся здісь, удержаль бы политическое бытіе свое, составиль бы отдільное государство.

Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошеній и набытовь, —мыстомь, гдь сшибались три враждующія націн, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ татарскій набадъ разрушаль весь трудь земледёльца; луга и нивы были вытантываемы конями и выжигаемы, легкія жилища сносимы до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ плѣнъ вмѣстѣ съ скотомъ. Это была земля страха, и потому въ ней могь образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ, — народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взделёяна войною. И вотъ выходцы вольные и невольные, бездомные, ть, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — коивика, которыхъ буйная воля не могла теривть законовъ п власти, которымъ вездъ грозила висълица, расположились и выбрали самое опасное мъсто въ виду азіатскихъ завоевателей — татаръ и турковъ. Эта толна, разроснись и увеличившись, составила цёлый народъ, набросившій свой характеръ и, можно сказать, колорить на всю Украину, сдфлавшій чудо — превратившій мирныя славянскія покольнія въ воинственныя, извъстный подъ именемъ козаковъ, народь, составляющій одно изъ замічательных явленій евронейской исторіи, которое, можетъ-быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двухъ магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не къ концу XIII, то къ началу XIV вѣка можно отнести появленіе козачества, къ тѣмъ вѣкамъ, когда святая, спльная ревность къ религіи еще не остыла въ Европѣ, когда почти вдругъ во всѣхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странную противоположность съ тогдашнимъ разъединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергнувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дѣлъ міра, желѣзные поборники вѣры Христовой. Чѣмъ слабѣе была связь тогдашнихъ государствъ, тѣмъ сильнѣе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе магометанства и магометанскихъ новыхъ сильныхъ

народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болье. Духъ этихъ братствъ распространился вездъ и не между рыцарями, и не для подобныхъ предназначеній. Въ это время явился близъ пороговъ городокъ, или острогъ-Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучить обитателями Кавказа, котораго даже построеніе многіе приписывають имъ, и гдт было главное сборище и мфстопребываніе козаковъ. Вначалф частыя нападенія татаръ на съверную часть Украины заставляли жителей спасаться бътствомъ, приставать къ козакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было пестрое сборище самыхъ отчалиныхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горецъ, ограбленный россіянинь, убъжавшій отъ деспотизма пановъ польскій холопъ. даже отглецъ исламизма-татаринъ, можетъбыть, положили первое начало этому странному обществу но ту сторону Дивира, впоследствии постановившему целью, подобно орденскимъ рыцарямъ, вфчную войну съ невфриыми. Это скопище людей не имало никакихъ украпленій, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники въ дивпровскихъ утесахъ, часто подъ водою, на дивпровскихъ островахъ, въ гущъ степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для награбленныхъ богатствъ. Гнёздо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назадъ. Они поворотили противъ татаръ ихъ же образъ войны — тѣ же азіатскіе набѣги. Какъ жизнь ихъ опредълена была на вфиный страхъ, такъ точно. съ своей стороны, они решились быть страхомъ для соевдей. Татары и турки должны были всякій часъ ожидать этихъ неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометанскій состдъ не зналъ, какъ назвать этотъ ненавистный народъ. Если кто хотълъ къ кому выразить величайшее презрвніе, то называлъ его козакомъ.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однакожь, изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіи. Доказательство—въ языкѣ, который, несмотря на принятие множества татарскихъ и польскихъ словъ, имѣлъ всегда

чисто-славянскую южную физіогномію, приближавшую его къ тогдашнему русскому, и въ вфрф, которая всегда была греческая. Всякій имѣлъ полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ былъ непремънно принять греческую религію. Это общество сохраняло всв тв черты, которыми рисуютъ шайку разбойниковъ; но, бросивши взглядъ глубже, можно было увидеть въ немъ зародышъ политическаго тела, основание характернаго народа, уже въ началь имъвшаго одну главную цёль-воевать съ невърными и сохранять чистоту религіи своей. Это, однакожъ, не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обътовъ, никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержаніемъ и умерщвленіемъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ дибировские пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршествахъ и бражничествъ позабывали весь міръ. То же тъсное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общеевино, цехины, жилища. Въчный страхъ, въчная опасность внушали имъ какое-то презрвніе къжизни. Козакъ больше заботился о доброй мъръ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смѣтливость ума, все умънье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видать этого обитателя пороговъ въ полутатарскомъ, полупольскомъ костюмъ, на которомъ такъ ръзко отпечаталась пограничность земли, азіатски мчавшагося на конѣ, пропадавшаго въ густой травѣ, бросавшагося съ быстротою тигра изъ неприметныхъ тайниковъ своихъ, или вылезавшаго внезапно изъ рѣки или болота, обвѣшаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилищемъ бъгущему татарину. Этотъ же самый козакъ, послѣ набѣга, когда гулялъ и бражничаль съ своими товарищами, сориль и разбрасываль награбленныя сокровища, быль безсмысленно пьянъ и безпеченъ до новаго набъга, если только не предупреждали ихъ татары, не разгоняли ихъ пьяныхъ и безпечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный, ужасный

набыть быль отмисніемь. Послы чего снова та же безпечность, та же разгульная жизнь.

ІХ. Казалось, существованіе этого народа было вѣчно. Онъ никогда не уменьшался: выбывшіе, убитые, потонувшіе замінялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякаго. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый въ свою очередь стремился быть дёйствующимъ лицомъ, а не зрителемъ. Это скопленіе мало-по-малу получило совершенно одинъ общій характерь и національность, и, чемь ближе къ концу XV въка, тъмъ болъе увеличивалось приходившими вновь. Наконецъ, цълыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нікоторыхъ повинностей. II такимъ образомъ мъста около Кіева начали пустъть, а между тъмъ по ту сторону Дивира люднѣли. Семейные и женатые мало-по-малу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тёмъ разгульные холостяки, вмёстё съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого см'вшенія черты лица ихъ, вначаль разнохарактерныя, получили одну общую физіогномію, болье азіатскую. И воть составился народъ, по въръ и мъсту жительства принадлежавшій Европт, но, между ттмъ, по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азіатскій, -- народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свёта, двё разнохарактерныя стихін: европейская осторожность и азіатская безнечность, простодушіе и хитрость, сильная дъятельность и величайшая лънь и ита, стремленіе къ развитію и усовершенствованію-и между тімъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе.



## нъсколько словъ о пушкинъ.

При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтъ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгуль и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ.—Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью, гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи перерывается подоблачными горами и обвѣвается югомъ. Исполинскій, нокрытый вѣчнымъ снѣгомъ, Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣднія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, нсотразимые набѣги; и съ этихъ поръ кисть его пріобрѣла

тотъ широкій розмахъ, ту быстроту и смілость, которая такъ дивила и поражала только-что начинавшую читать Россію. Рисусть ли онъ боевую схватку чеченца съ козакомъ-слогъ его молнія; онъ такъ же блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстрве самой битвы. Онь одинь только иввецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузін и великольнными крымскими ночами и садами. Можетъ-быть, отъ того и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннъе тамъ, гдъ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и отъ того произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имфли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тф, которые не имфли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смълое болъе всего доступно, сильнъе и просторнъе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждеть одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имфлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ; ничья слава не распространялась такъ быстро. Всв кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда псковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его тоэмъ. Его имя уже имъло въ себъ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду \*).

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ со\*) Подъ именемъ Пушкина разсѣивалось множество самыхъ нелѣныхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося сильною извѣстностью.— Это вначалъ смъщитъ, но послъ бываетъ досадно, когда наконецъ выходишь изъ молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Такимъ образомъ, начали, наконецъ, Пушкину принисывать: «Лъкарство отъ холеры», «Первую ночь» и тому подобныя.

вершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать о тёхъ достоинствахъ, которыя составляють принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротв описанія и въ необыкновенномъ искусствв немногими чертами означить весь предметь. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смѣлъ, что иногда одинъ замвняетъ цвлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цвлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесв вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполнѣ національнымъ поэтомъ, — эти поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышитъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи поражены смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, и образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія сдѣлались предметомъ его поэзіи.
позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить
болѣе спокойный и гораздо менѣе исполненный страстей
бытъ русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ
своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она
кричитъ: «изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ та-

комъ видѣ, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея вельнію, изобразить все въ совершенной истинь и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: «это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа въ этомъ случав на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умфль скрыть всфхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени послъдняго ея направленія при императорахъ пріобратаетъ яркую живость; до того, характеръ народа большею частію быль безцвѣтень, разнообразіе страстей ему мало было извъстно. Поэтъ не виноватъ; но н въ народъ тоже весьма извинительное чувство придать большій размірь діламь своихь предковь. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себъ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толна почитателей, толна народа-на его сторонъ, а вмасть съ нимъ и деньги; или быть варну одной истина: быть высокимъ тамъ, гдв высокъ предметъ, быть резкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно-рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ. гдв не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случав прощай, толпа! ея не будеть у него, развв когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и різокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотълъ остаться поэтомъ, и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ сеоб искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь заседателя и, несмотря на то, что онъ заръзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегъ цёлую деревню, однакоже онъ более поражаеть, сильнее возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ

истертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустиль по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — По тотъ и другой, они оба — явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны им'ть право на наше вниманіе, хотя по весьма естественной причинт то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъе поражаетъ наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кром' нерасчеть поэта — нерасчеть передъ его многочисленною публикою, а не предъ собою: онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже, можетъ быть, еще болве пріобрвтаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цвнителей. Мнв пришло на память одно происшествіе изъ моего дітства. Я всегда чувствоваль въ себъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималь писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жиль тогда въ деревић; знатоки и судьи мои были окружные сосёди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: «Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущее, а не сухое». Въ дітстві мні казалось досадно слышать такой судь, но послъ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толив. Сочиненія Пушкина, гдв дышить у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понять тотъ, чья душа носить въ себѣ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нъжно организирована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія п'єсни и русскій духъ; нотому что чемъ предметъ обыкновеннее, темъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина. По справедливости ли оценены последнія его поэмы? Определилъ ли, понялъ ли кто «Бориса Годунова»,

это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней, неприступной поэзій, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мѣрѣ, печатно нигдѣ не произнеслась имъ вѣрная оцѣнка, и они остались донынѣ нетронуты.

Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологін, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширнъе, виднъе, нежели въ ноэмахъ. Нъкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ різко-ослінительны, что ихъ способенъ понимать всякій, но за то большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучинхъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніс, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только однъ слишкомъ ръзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ. который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который фстъ птичку не болфе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совстиъ неопредъленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издалія крапостного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ осл'винтельныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ (ынитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струв какой-нибудь серебряной ріки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣнительныя плечи или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсынанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная стнь, созданныя для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлюшая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здісь ньть этого каскада краснорьчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отділить ее, она становится слабою и безсильною. Здісь нізть краснорічія, здісь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругь; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначають все. Въ каждомъ слові бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходить то, что эти мелкія сочиненія перечитываеть нісколько разъ, тогда какъ достоинства этого не им'єть сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвічиваеть одна главная идея.

Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ нихъмногихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болье довъряль, покамъсть еще не слышаль ихъ толковъ объ этомъ предметв. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дело! Казалось, какъ бы имъ не быть доступными вевмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и, вмѣстѣ, такъ дѣтски чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы, это неотразимая истина: что чёмъ болёе поэтъ становится поэтомъ, чемъ болве изображаетъ онъ чувства, знакомыя одинмъ поэтамъ, тімъ замітній уменьшается кругь обстуиившей его толпы, и, наконець, такъ становится тесень, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всёхъ своихъ истинныхъ цёнителей.

1832.



## ОБЪ АРХИТЕКТУРЪ НЫНЪШНЯГО ВРЕМЕНИ.

Мнъ всегда становится грустно, когда я гляжу на новыя зданія, безпрерывно строящіяся, на которыя брошены милпыннымуви атоквикавного кіндер акыротон ави и ыноік. глазъ величествомъ рисунка или своевольной дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослівнительною пестротою украшеній. Невольно втъсняется мысль: неужели прошель невозвратимо вѣкъ архитектуры? неужели величіе и геніальность больше не посттять насъ? или они-принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергіп и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отчего же тв народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мъсто въ исторіи міра, отчего же они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, не освъщеннаго дробью познаній, ума? Отчего же колоссальные намятники индусовъ такъ величавы и неизмъримы, отчето аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отчего у насъ въ Европт въ средніе втка такъ много воздвиглось ихъ въ изумительномъ величій?

Не хотклось бы убъдиться въ этой грустной мысли, но все говорить, что она истинна. Они прошли—тъ въка, когда въра, иламенная, жаркая въра, устремляла всъ мысли, всъ умы, всъ дъйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и предъ нимъ, почти въ виду его, благоговъйно подымаль молящуюся свою руку. Зданіе его летьло къ небу: узкія окна, столиы, своды тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, по чти кружевной шпицъ, какъ

дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла.

Была архитектура необыкновенная, христіанская, національная для Европы—и мы ее оставили, забыли, какъ будто чужую; пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три вѣка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесамъ древнимъ, римскимъ и византійскимъ, или уродовала ихъ по своимъ формамъ,—Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было ничто все ею видѣнное, что въ нѣдрѣ ея находятся миланскій и кёльнскій соборы, и еще донынѣ чернѣютъ кириичи недоконченной башни страсбургскаго мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась передъ окончаніемъ среднихъ вѣковъ, есть явленіе такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображение человъка. Ее напрасно производять отъ арабской: иден этихъ двухъ родовъ совершенно расходятся: изъ арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массѣ зданія роскошь украшеній и легкость, но самая эта роскошь укращеній вылилась у ней совершенно въ другую форму. — Она общирна и возвышенна, какъ христіанство. Въ ней все соединено вмфстф: этотъ стройно и высоко возносящійся надъ головою лісь сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными изміненіями и переплетами, присоединение къ этой ужасающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пестрыхъ украшеній; эта легкая паутина ръзьбы, опутывающая его своею сътью, обвивающая его отъ подножія до конца шинца и улетающая вмѣстѣ съ нимъ на небо; величіе и вмѣстѣ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такія достоинства, которыхъ никогда, кромф этого времени, не вмфщала въ себъ архитектура. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядить разноцвѣтный цвѣтъ оконъ, поднявши глаза кверху. гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ, — весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣстъ и коснуться дерзновенный умъ человѣка.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Какъ только энтузіазмъ среднихъ вѣковъ угасъ и мысль человѣка разпробилась и устремилась на множество разныхъ целей, какъ только единство и цёлость одного исчезти, —вифетё съ тёмъ исчезло и величіе. Силы его, раздробившись, сділались малыми: онъ произвелъ вдругъ во всъхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполинскаго уже не было. Византійцы, убѣжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ евронейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византійцы давно уже не имѣли древняго аттическаго вкуса; они уже не имѣли и первоначальнаго византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, круглыя, пл'внительныя, сладострастныя формы куполовъ и колоннъ тщились примфинть къ христіанству, и примфинли такъ же неудачно, какъ неудачно привили христіанство къ своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполъ вытянулся вверхъ и сдълался почти угловатымъ; стройныя линіп, фронтоны какъ-то странно изломались и произвели ничтожныя формы. Въ такомъ видъ получили эту архитектуру европейцы, которые, съ своей стороны, измѣнили ее еще болье, потому что въ душъ своей еще носили первоначальный образъ готическій и мысль, совершенно противоположную разслабленной многосторонности грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колоннами, полуколоннами безъ всякой цели. Все это было робко, мелко. Это была не росконь, но искаженность простоты. Множество мноологическихъ головъ и украшеній безъ смысла, облішнвъ тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крѣнкихъ чертъ ея нѣжными и не выразили никакой идеи. Стремленіе въ высоту, сообщавшее величіе и легкость самымъ тяжелымъ массамъ, исчезло; вмѣсто того онѣ разъѣхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началѣ XVIII вѣка, еще менъе выражають идею своего назначенія. Глядя на нихъ, кажется, чувствуешь то же, какъ если бы человѣкъ грубый началь подувлываться подъ свытскую утонченность. Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соединялась съ выгнутою и кривою; при полуготической формѣ всей массы, они ничего не имфють въ себъ готическаго: окна мелкія, сонтыя въ кучу, или раскиданныя безъ всякой гармоніи, пилястры, не тянувшіеся во всю длину зданія, но приклеенные иногда вверху, подъ куполомъ, иногда на серединь, коротенькіе, неуклюжіе, сверхъ которыхъ часто находится другой этажъ такихъ же колоннъ, маленькихъ, некрасивыхъ; крыша изъ ломаныхъ линій; при этомъ часто удерживался и готическій шиицъ, но уже не тотъ легкій и прозрачный, который подъ рукою художника среднихъ въковъ принималъ такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летьль къ небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено, какъ безвкусное.

Хотя въ продолжение XVIII вѣка вкусъ нѣсколько улучпился, но изъ этого не выиграли мы ровно ничего: онъ
улучшился въ веригахъ чужихъ формъ. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что
она въ греческой формѣ была уже до невозможности безобразна. Тогда еще съ большимъ рвеніемъ стали изучать
древнія формы, но изучали такъ, какъ робкіе ученики, конирующіе съ точностью мелочныя подробности оригинала и
нозабывающіе объ идеѣ цѣлаго. Брали части и съ необыкновеннымъ излишествомъ лѣнили въ огромную массу, показавшую еще никогда дотолѣ небывалое разъединеніе въ
цѣломъ. Колонны и куполъ, больше всего прельстившіе насъ,
начали приставлять къ зданію безъ всякой мысли и во
всякомъ мѣстѣ: они уже не были главною идеею строенія,
а только частями, или, лучше, украшеніями его. Размѣръ

самаго строенія мы увеличили гораздо болье, а размъръ купола въ отношеніи къ строенію уменьшили. Мы не посмотрфли въ увеличительное стекло на строеніе, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извастное разстояніе, но смотрали вблизи. Куполь сдалался ничтожнымъ, малымъ. Видя его пустынность и одиночество наверху зданія, прибавили къ нему нісколько другихъ, возвыенли для этого надъ ними башни — и куполы стали походить на грибы. И куполь, это лучиее, прелестнъйшее твореніе вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должень быль обнять все строеніе и роскошно отдыхать на всей его массъ бълою, облачною своей поверхностью, исчезъ совершенно. Я люблю куполъ, тотъ прекрасный, огромный, легко-выпуклый куноль, который возродиль роскошный вкусъ грековъ въ александрійскій въкъ и нозже, въ въкъ наслажденій и эгонзма, въкъ утонченнаго раздробленія жизни, вікъ антологія, легкой, душистой, дышащей сладострастіемъ, лічью и роскошью, когда каждый принадлежаль себь, жиль для себя, а не для общества, когда на великолфиныхъ, роскошныхъ баняхъ. вездф былъ виденъ этоть смѣло-вынуклый, какъ небесный сводъ, куполъ. Инчто не можетъ такъ сладострастно, такъ илънительно украсить массу домовъ, какъ такой куполъ. Но для этого онъ должень быть помъщень только на томъ зданін, которое неизмфримо своею шириною и какъ можно болъе захватываетъ пространства: онъ долженъ лечь на всей общирной его платформи: онъ долженъ быть свитлие самого зданія, и лучие, если онъ весь бѣлый. Ослѣнительная бѣлизна сообщаеть неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой формв, — онъ тогда лучше, роскошнве и облачиве круглится на небв. И донынв города спрійскіе и антіохійскіе имфють необыкновенную прелесть черезь то, что удержали накоторое подобіе этихъ куполовъ; и донына на Востокъ можно встрътить ихъ въ величавомъ и огромпомъ вилѣ.

. Портикъ съ колоннами, это ясное произведение аттиче-

скаго стройнаго вкуса, который не теривлъ надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже пропалъ: ему не догадались дать колоссальнаго разміра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видь. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колоннами ленились только надъ крыльцами ихъ. Громоздимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ башни и массы, вовсе ему не отв'вчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, не имѣющій обширнаго генія, всегда недоволенъ однимъ простымъ сюжетомъ и, вм'всто того, чтобы развить его и сделать огромнымъ, онъ привязываетъ къ нему множество другихъ; его поэма обременяется пестротою разныхъ предметовъ, но не имфетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цёлаго.

Въ началъ XIX столътія вдругъ распространилась мысль объ аттической простотъ и такъ же, какъ обыкновенно бываетъ, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одвяніе гетеръ. Казалось, еще ближе присмотрѣлись къ древнимъ, еще глубже изучили ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатокъ мелкости и миніатюрности: узнали искусство болѣе связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цёлому и опредёлить ему размѣръ, способный вызвать изумленіе. Это новое стремленіе рѣшительно было издержано на мелочныя бесѣдки, навильоны въ садахъ и подобныя небольшія игрушки. Они носили въ себѣ много аттическаго, но ихъ нужно было разсматривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться; они сдѣлались, наконецъ, просты до илоскости. Самое вредное направление архитектурф внушила мысль о соразмърности, не о той соразмърности, которая должна быть въ строеніи въ отношеніи къ нему самому, но просто

о соразмѣрности въ отношеніи къ окружающимъ его зданіямъ. Это все равно, если бы геній сталъ удерживаться оть оригинальнаго и необыкновеннаго, потому только, что передъ нимъ будутъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмѣрность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе, какъ бы велико ни было въ своемъ объемѣ, но непремѣнно чтобы казалось малымъ. Его стали уединять и помѣщать на такой огромной и обширной илощади, что оно казалось еще болѣе ничтожнымъ. Какъ будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсѣмъ не велико; какъ будто бы насильно старались истребить въ душѣ благоговѣніе и сдѣлать человѣка равнодушнымъ ко всему.

Встмъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно илоскую, простую форму. Дома старались дёлать какъ можно болъе похожими одинъ на другого; но они болъе были похожими на саран и казармы, нежели на веселыя жилища людей. Совершенно гладкая ихъ форма ничуть не принимала живости отъ маленькихъ правильныхъ оконъ. которыя въ отношенін ко всему строенію были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили цълые города въ ея духф! Осмълился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть зданіе, носившее бы на себт печать особенной, ртзкой архитектуры, осмалился бы кто-нибудь возла строенія въ аттическомъ вкусѣ непосредственно воздвигнуть готическое, --его бы сочли едва-ли не сумасшедшимъ! Отъ того новые города не имфють никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки. такъ монотонны, что прошедши одну улицу, уже чувствуещь скуку и отказываешься отъ желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стънъ, и больше ничего. Напрасно ищетъ взглядъ, чтобы одна изъ этихъ безпрерывныхъ ствнъ, въ какомънибудь мфстф, вдругь возросла и выбросилась на воздухъ смёлымъ нереломленнымъ сводомъ или изверглась какоюнибудь башней-гигантомъ. Старинный германскій городокъ съ узенькими улицами, съ нестрыми домиками и высокими колокольнями имфетъ видъ, несравненно болфе говорящій нашему воображенію. Даже видъ какого-нибудь восточнаго города, съ высокими, тонкими минаретами, съ восточными нестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имфетъ болфе характера, болфе дышитъ поэзіей и воображеніемъ, нежели наши европейскіе города позднфйшей архитектуры.

Башни огромныя, колоссальныя необходимы въ городѣ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для христіанскихъ церквей. Кромъ того, что онъ составляють видъ и украшеніе, онѣ нужны для сообщенія городу рѣзкихъ примфтъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы путь всякому, не допуская сбиться съ пути. Онв еще болве нужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядьть одинь только городь, между тыть какъ для столицы необходимо видъть, по крайней мъръ, на полтораста верстъ во всѣ стороны, и для этого, можетъ-быть, одинъ только или два этажа лишнихъ-и все измѣняется. Объемъ кругозора по мфрф возвышенія распространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаетъ существенную выгоду, обозрѣвая провинціи и заранѣе предвидя все; зданіе, сделавшись немного выше обыкновеннаго, уже пріобретаеть величіе; художникъ вынгрываеть, будучи болве настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнѣе чувствуя въ себѣ напряженіе.

Это направленіе архитектуры старалось, какъ будто нарочно, скрывать свое величіе, вмѣсто того, чтобы какъ можно болѣе выказывать его пространство. Нѣтъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно нензмѣримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталъ, пораженный внезапнымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояній окинуть глазами его вершину. И потому строеніе всегда лучше, если стоитъ на тѣсной площади. Къ нему можетъ итти улица, показывающая его въ перспективѣ, издали, но оно должно имѣть поражающее величіе вблизи. Чтобы до-

рога проходила мимо его! Чтобы кареты гремьли у самаго его подножія! Чтобы люди лѣпились подъ нимъ и своею малостью увеличивали его величіе! Дайте человѣку большое разстояніе — и онъ уже будетъ глядѣть выше, гордо, на находящіеся предъ нимъ предметы: ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезаиное, оглушающее съ перваго взгляда, производитъ на насъ потрясеніе. И потому вышину строенія подымайте въ соразмѣрности съ площадью, на которой оно стоитъ. Если оно съ послѣдняго края площади кажется малымъ и зритель не ощущаетъ изумленія, но долженъ для этого близко подходить къ нему, то зданіе пропало, а вмѣстѣ съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооруженіе его.

Но возвращаюсь къ простотъ архитектуры, которая заразила нашъ XIX въкъ. Сами греки чувствовали, что однъ прямыя линіп и совершенная простота строеній будуть казаться уже черезчуръ илоскими, особливо если множество такого рода строеній соединятся вмість. Они чувствовали. что строгая правильность и гладкость строенія должна непремвино имъть возль себя какую-инбудь противоположность, чтобы быть болье оригинальною и замьтною, и потому простирали надъ ними навъсъ древесный. Бълизна прямолинейной ствиы или стройнаго съ колоннами фронтона, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дѣйствительно хороша, потому что составляеть контрасть съ облачнымъ расположеніемъ дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающаго свои вттви. Какъ только зданіе ихъ окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно болже игры. Мысль о деревъ и о природъ прежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городъ дерево — драгоцівнность: тогда они чаще начали употреблять не гладкія дорическія колонны, но большею частію кориноскія съ канителью изъ завитыхъ листьевъ. Вообще убирать строенія листьями, выошимися гроздьями винограда, или

украшеніями, посящими неясный образь вітвей дерева, было инстинктомъ у всъхъ народовъ. Они невольно, слепо следовали тайному внушению своего вкуса. Въ готической архитектурь болье всего замытень отнечатокь, хотя неясный, твено силетеннаго лвса, мрачнаго, величественнаго, гдв топоръ не звучалъ отъ въка. Эти стремящіяся нескончаемыми линіями украшенія и стти сквозной разьбы не что другое, какъ темное воспоминание о стволь, вътвяхъ и листьяхъ древесныхъ. И потому смѣло возлѣ готическаго строенія ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будетъ стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями. И готическое, и греческое получить оть этого двойную прелесть. Истинный эффекть за-ключенъ въ рѣзкой противоноложности; красота никогда не бываеть такъ ярка и видна, какъ въ контрасть. Контрастъ тогда только бываеть дурень, когда располагается грубымъ вкусомъ или, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса. но, находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ первое условіе всего и д'яйствуєть ровно на вс'яхъ. Разныя части его гармонирують между собою по темь же законамъ, но которымъ цвътъ палевый гармонируетъ съ синимъ. бълый съ голубымъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далье.—Все зависить отъ вкуса и отъ умьнія расположить. Не мъщайте только въ одномъ зданіи множества разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждый носитъ въ себъечто-то цьлое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными, въ отношении ихъ другъ къ другу, будетъ разка и сильна. Чамъ болве въ городъ памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тѣмъ онъ интереснъе, тъмъ чаще заставляетъ осматривать себя, останавливаться съ наслажденіемъ на каждомъ шагу. Неужели было бы хорошо, если бы въ англійскомъ саду, вижсто безпрерывныхъ, неожиданныхъ видовъ, гуляющій находилъ ту же самую дорожку или, по крайней мфрф, такъ похожую своими окрестностями на виденную имъ прежде, что она кажется давно извѣстною?

Терпимость намъ нужна: безъ нея ничего не будеть для художества. Всф роды хороши, когда они хороши въ своемъ родф. Какая бы ни была архитектура—гладкая, массивная египетская, огромная ли, нестрая индусовъ, роскошная ли мавровъ, вдохновенная ли и мрачная готическая, граціозная ли греческая— всф онф хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всф онф будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы, однакожъ, потребовалось отдать рашительное препиущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его готической. Она чисто-евронейская. созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходить вст другія. Но изъ милости, изъ состраданія не ломайте, не коверкайте ея! Глядите чаще на знаменитый кёльнскій соборъ — тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго палятника никогда не производили ни древніе, ни новые въка. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она болъе даетъ разгула художнику. Воображение живте и пламените стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линін и безкарнизныя готическія пилястры, узко одна отъ другой, должны летьть черезъ все строеніе. Горе, если онъ отстоять далеко другь отъ друга, если строеніе не перевысило по крайней мара влвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само въ себъ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его станы, чтобы гуще, какъ стрълы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные угольные столбы! Никакого перераза, или перелома, или карииза, давшаго бы другое направление или уменьшившаго бы размірь строенія! Чтобы они были ровны отъ основанія до самой вершины! Огромнье окна, разнообразние ихъ форму, колоссальние ихъ высоту! Возтушнье, легче шинць! Чтобы все, чьмъ болье подымалось кверху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. И помните самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здѣсь одна законодательная идея — высота.

Я увфренъ, что некоторые будуть утверждать, что постройка зданія, слишкомъ высокаго, безполезна, потому что намъ нужно больше мъста, что высота ни къ чему не служить и даромъ истрачиваеть матеріалы. Но я вовсе не соватую этотъ готическій образъ строеній употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что н'ять величественн'я, возвышенн'я и приличнъе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественнаго, колоссальнаго, при взглядь на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молельщика отъ низкой его хижины. Весьма не мѣшаетъ вспомнить великую старую истину, что народъ не въ силахъ понять религіи въ такой же самой чистоть и безтвлесности, какъ получившіе высшее образованіе; что на него болье всего производять впечатльніе видимые предметы; что чімь меньше этоть видимый предметь на него дъйствуетъ, тъмъ слабъе его энтузіазмъ и простая въра. Великоленіе повергаеть простолюдина въ какое-то онеменіе, и оно-то единственная пружина, двигающая дикимъ человакомъ. Необыкновенное поражаетъ всякаго, но тогда только, когда оно смёло, рёзко и разомъ бросается въ глаза. Здісь уже прочь всякое скряжничество и расчеть! Въ противномъ случав этотъ расчетъ будетъ не расчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будеть выгода одного человіка передъ выгодою цёлаго человёчества.

Вальтеръ-Скоттъ первый отряхнулъ пыль съ готической архитектуры и показалъ свѣту все ея достоинство. Съ того времени она быстро распространилась. Въ Англіи всѣ новыя церкви строятъ въ готическомъ вкусѣ. Онѣ очень

милы, очень пріятны для глазъ, но, увы, истиннаго величія, дышащаго въ великихъ зданіяхъ старины, въ нихъ нѣтъ. Онф. несмотря на стрфльчатыя окна и шпицы, не сохраняютъ въ цфломъ истинно-готическаго вкуса и уклонились отъ образцовъ. Во-первыхъ, онф сами по себф вовсе не огромны (великій недостатокъ готическаго строенія); во-вторыхъ, весь этотъ лфсъ четырехгранныхъ тонкихъ столбовъ и линій, союзно стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, оставшаяся чрезъ это гладкость нечувствительно даетъ имъ совершенно другое выраженіе.

Могущественнымъ словомъ Вальтеръ-Скотта вкусъ къ готическому распространился быстро вездъ и проникнулъ во все. Еще не сдълавшись великимъ, онъ уже сдълался челкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стульявсе обратилось въ готическое. И эти величественныя, прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Вікъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разоросаны по всему. знанія наши такъ энциклопедически, что мы никакъ не можемъ усредоточить на одномъ какомъ-нибудь предметъ нашихъ помысловъ и оттого поневоле раздробляемъ всф наши произведенія на мелочи и на прелестныя игрушки. Мы имбемъ чудный даръ делать все инчтожнымъ. Егинетскую архитектуру, которой весь эффекть въ колоссальности, мы издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ провзжающій кучеръ можеть достать рукою. Изъ готической мы дълаемъ серыги, футляры для часовъ; греческую мы употребляемъ въ беседкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ: въ ней столько безсмыслія, такое негармоническое соединение частей, такое отсутствие всякаго воображенія, что недостаєть силь назвать ее имінощею свой характерь архитектурою.

Есть рудникъ. э которомъ едва только знаютъ, что опъ существуетъ; есть міръ совершенно особенный, отдъльный,

изъ котораго менве всего чернала Европа. Это-архитектура восточная, — архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ, воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въ гиперболу и аллегорію, продетвинить мимо жизни и прозанческихъ нуждъ ся. Жизнь азіатцевъ никогда не имъла такого многосторонняго развитія, какъ европейцевъ: никогда потребности ихъ не были такъ разнообразны и безчисленны, какъ наши, и потому очень естественно, что обыкновенныя жилища ихъ лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый азіатецъ во время своего покоя. По за то вездь, куда ни проникала только азіатская роскошь, огромная, великолфиная, та роскошь, которая блещеть въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездѣ, куда ни проникала эта увѣшанная ожерельями дочь восточнаго воображенія, — тамъ стоятъ донынъ дворцы, великольніе которыхъ изумительно. Строеніе ихъ захватывало целые века; целый народъ, целая нація надь нимъ трудилась, и предки верили, какъ въ неотразимое предопредъление, что здание будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикій энтузіазмъ первопачальной ихъ религін, вездѣ громоздились памятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль нЪмфетъ отъ изумленія, когда вспомнишь, какъ бфдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для поднятія и укрыпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болье изумленіе овладіваеть духомь, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся человѣкъ развился внезапно на этомъ гигантскомъ зданін, какъ быль онъ проникнуть и восторженъ мыслью о божествъ, что невольно показалъ разоблаченіе своего генія и упредиль медленные годы вікового образованія.

Взгляните на этотъ массивный, величественный Тричен-гурскій храмъ у индусовъ, едва ли не одно изъ первыхъ зданій по величинъ своей. Это пирамидальное склопеніе

массы кверху, постепенное уменьшеніе этажей, бездна индійскихъ портиковъ, облѣпливающихъ ихъ стѣны, пилястры, громоздящіяся надъ пилястрами, колонны надъ колоннами, какъ будто ступающія одна на другую, чтобы скорѣе достать вершины этой массы—все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Триченгурскій храмъ слишкомъ уже тяжелъ и дышитъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ-Минаръ, которымъ по справедливости славятся Дельги. Я не знаю въ мірѣ башни, которая бы, при простотѣ почти аттической, столько дышала глубиною красоты, гдѣ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ нами, то европейцы вообще могутъ заимствовать съ пользою это пирамидальное или конусообразное устремленіе кверху—рѣзкое отличіе индійскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противоположный родъ: здъсь царство азіатской роскоши. Строеніе раздается пространние въ ширику. Огромный восточный куполь, или совершенно круглый, или выгибающійся, какъ сладострастная ваза, опрокинутая внизт, или въ видь шара, или обремененный, облъпленный ръзьбою и украшеніями, какъ богатая митра, патріархально властвуеть надъ встмъ зданіемъ: внизу, у самаго подножія строенія, небольшіе куполы цалою оградою обходять его пространныя станы, какъ покорные рабы; со всахъ сторонъ летять тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрасть своею легкою, веселою торнюрою съ важнымъ, величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный магометанинъ, въ широкомъ, убранномъ золотомъ и каменьями платъв, возлежитъ среди гурій, стройныхъ, обнаженныхъ, ослъпительныхъ своею бълизною.

Нигдъ зодчество не принимало столькихъ разнообразныхъ формъ, какъ на Востокъ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мимо прежнихъ условій или. лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, сходствовавшими съ прежними развъ

только въ самомъ отдаленномъ началѣ религіозномъ или національномъ. Вся Индія устяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняетъ свое резкое отличіе, свой особый отпечатокъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя подвесть подъ одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всъхъ возможныхъ формъ, вовсе не похожихъ одинъ на другого, украшеній и убранствъ, совсѣмъ отличныхъ и всегда новыхъ — все говоритъ о необыкновенномъ воображенін ихъ, которое не стѣсіялось особыми правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можетъ-быть, было безчисленное множество секть, наполняющихъ Индію, производившихъ въчную оппозицію, въчную раздражительность. воображенія. Но бол'ве исполнены роскоши очаровательной, которою говорить восточная природа, тѣ зданія, которыхъ коснулся вкусъ аравитянъ. Въ Азін, во время этихъ разрушительныхъ встречъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно магометанъ, произощло необыкновенное смѣшеніе архитектуръ, произощли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдъ не соединялось смълое съ такою прекрасною роскошью, какъ у аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраснъйшаго. Ихъ архитектура не носить на себѣ печати дремучихъ лѣсовъ; она вся состоить изъ цвѣтовъ. Она убрана цвѣтами, она потоплена цёлымъ моремъ цвётовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана нѣжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колонны ув'внчаны тюльпаномъ; ихъ резьба въ виде незабудокъ и цвътовъсъ четырьмя ленестками, или развивающихся розъ; ихъ галлерен нохожи на вътви нальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвѣтистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ-то именно создалась для жизни, отданной наслажденіямъ, для веселыхъ, свётлыхъ жилищъ человѣка. Она решительно изгнала изъ себя все мрачное. Зданіе такъ прелестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими какъ молнія глазами, въ пестромъ своемъ убранствѣ и драгоцѣнныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имфетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это-колонны, не гладкія. но распещренныя украшеніями отъ ньедестала до капптели. Иногда эти колонны бывають совершенно сквозныя и прозрачныя: рѣзьба проникаетъ ихъ насквозь. Онъ составляютъ ильнительный шее изобрытение восточнаго вкуса. Здание, какъ бы ни было громоздко, но съ такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человъка представляютъ странное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько дасть объёздовъ, столько надёлаетъ несообразностей, неправильностей, ложнаго, что после самъ дивится своей недогадливости. Обо встхъ сихъ намятникахъ Еврона и не заботилась. Одинъ только вкусъ китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всъхъ восточныхъ народовъ, какимъ-то новътріемъ занесся къ намъ въ концѣ XVIII столътія. Хорошо, что европейцы, по обыкновенію своему, тотчасъ обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить къ большимъ строеніямъ. Этотъ вкусъ, точно, быль недуренъ въ бездѣлкахъ, нотому что европейцы его тотчасъ усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой онь самъ въ себѣ не имѣетъ, такъ же какъ и его народъ не имъетъ энергін, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, доселв показаннаго мною. Это архитектура катакомоъ индійскихъ и египетскихъ, гдв эти два народа такъ удивительно сошлись между собою и дали поводъ подозрввать древнее между ними родство. Главный характеръ ея—тяжесть. Здвсь все должно соединиться въмассу и толщу: зданіе тяжело ступаетъ, какъ на слоновыхъ пядяхъ, на короткихъ, тяжелыхъ колоннахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равняется почти съ высотою. Здвсь уже совершенно все ширина и масса. На ней какъ будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрываетъ тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ

ся, то здъсь достоинство. Эта подземная архитектура имфетъ что-то также величавое, хотя внушаетъ совершенно другія мысли. Здвеь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляеть главную идею всего зданія. Если художникъ предположилъ создать тяжелое и массивное и выполниль это, его твореніе, върно, будеть хорошо; но когда начерталь онъ планъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе не тяжелое, или, наобороть, когда онъ замыслиль произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже рѣшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю и оно выходило на свътъ, представляло всегда странный и вмъстъ страшный видь — какъ будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъ будто бы мракъ очутился вдругъ среди яркаго свёта, -- мракъ, только освёщаемый свётомъ, а не прогоняемый имъ, какъ египетская урна или мертвая голова среди ипршествъ. Мий кажется, напрасно эту архитектуру вгоняють въ землю: показавшись вдругь, нечаянно, среди свътлыхъ, легкихъ домиковъ, она должна непремънно поразить всякаго и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строеніе среди многолюднаго города было бы прелесть, но только одно, не болве. Въ строеніяхъ такого рода всв части состоять изъ тяжестей, но при всемъ томъ отношенія ихъ между собою исполнены какой-то внутренней, нідсколько страшной гармоніи, и создать въ этомъ родѣ совершенное весьма не легко.

Египетская архитектура надземная составляеть совершенно другой родь: она массивна тоже; но стройность и простота въ высшей степени съ нею неразлучны; главный же ея характеръ — колоссальность. Чѣмъ она глаже снизу доверху, безъ всякихъ раздѣленій и рѣзкихъ украшеній, тѣмъ лучше. Но не употребляйте ее на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менѣе нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены всѣ ея условія и если она выбрана совершенно согласно назначенію строенія. Безъ этой благонамѣренной, безпристрастной терпимости не будетъ ил истинныхъ талантовъ, ин истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластицизмъ, предписывающій строенія ранжировать подъ одну мърку и строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоять изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобы онъ доставляль удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болбе различныхъ вкусовъ. Пусть въ одной и той же улицѣ возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройнымъ размѣромъ греческое. Пусть въ немъ будутъ видны и легко-выпуклый млечный куполь, и религіозный безконечный шпиць, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно ръже дома сливаются въ одну ровную, однообразную стфну, но клонятся то вверхъ, то внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни какъ можно чаще разнообразять улицы. Неужели найдется такой смельчакъ или, лучше сказать, несмельчакъ, который бы ровное мѣсто въ природѣ осмѣлился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другого?

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всёхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которымъ мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстить въ себѣ всѣ безчисленныя измѣненія ихъ. По самое главное—долженъ изучить все въ идеѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но для того, чтобы изучить въ идеѣ, нужно быть ему геніемъ и поэтомъ.

По обратимся къ архитектурѣ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая часть, каждая отдѣльно взятая масса домовъ представляла живой пейзажъ. Нужно толиѣ домовъ придать игру, чтобы она, если можно такъ выразиться, заиграла рѣзкостями, чтобы она вдругъ врѣзалась въ память и преслѣдовала бы воображеніе. Есть такіе виды, которые вѣкъ помнишь, и есть такіе, кото-

рыхъ, при вейхъ усиліяхъ, не можешь замітить въ памяти. Зодчество грубъе и вижстъ колоссальные другихъ искусствъ, какъ-то: живониси, скультуры и музыки, и потому эффектъ его-въ эффекть. Масса города имветъ уже твмъ выгоду что ее вдругъ можно измѣнить, исправить но своему произволу. Иногда одно только строеніе среди ея-и она совершенно измъняетъ видъ свой, принимаетъ другое выраженіе, такъ, какъ всякій рисунокъ ученика вдругъ оживляется подъ кистью или карандашомъ его учителя, который въ одномъ маста подкранить, въ другомъ отдалить, въ третьемъ только тронетъ, и все уже не то. Притомъ, самыя ошноки уже подають идею о томъ, какъ изовжать ихъ: безхарактерное подаетъ мысль о характерномъ, мелкое и илоское вызывають въ противоположность дерзкое и необыкновенное, углубленіе внизъ подаетъ идею о возвышенін вверхъ, и наоборотъ. Геній — богачъ страшный, нередъ которымъ ничто весь міръ и всѣ сокровища.

При построеніи городовъ нужно обращать вниманіе па положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Городъ на возвышении менте требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама: то подымаеть дома на величественныхъ холмахъ своихъ и кажетъ ихъ великанами изъ-за другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ винзъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болье употреблять гладкихъ п одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положение земли чже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Пужно наблюдать только, чтобы дома показывали свою вышину одинъ изъ-за другого, такъ, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядить двадцатиэтажная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдф природа одолфваетъ искусство; тамъ искусство только для того, чтобъ украсить ее. Но гдъ положеніе земли гладко совершенно, гдѣ природа спитъ, тамъ должно работать искусство во всей силф. Оно должно пре-

нестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здась однообразіе и простота будеть большая погращность. Здась архитектура должна быть какъ можно своенравнъе: принимать суровую наружность, показывать веселое выраженіе, дышать древностью, блестать новостью, обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день, обхваченный грозою съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіяніи. Архитектура-тоже літопись міра: она говоритъ тогда, когда уже молчатъ и пъсни, и преданія, и когда уже ничто не говорить о погибшемъ народъ. Иусть же она, хоть отрывками, является среди нашихъ городовъ въ такомъ видъ, въ какомъ она была при отжившемъ уже народъ, чтобы при взглядъ на нее осънила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузила бы насъ въ его быть. въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы т насъ благодарность за его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышені: \*).

<sup>\*)</sup> Мнъ прежде приходила очень странная мысль: я думаль, что весьма не мъщало бы имъть въ городъ одну такую улицу, которая бы вмъщала въ себъ архитектурную лътопись: чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыя, зритель видълъ бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ народамъ, потомъ постепенное измъненіе ея въ разные виды: высокое преображеніе въ колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потомъ въ красавицу — греческую, потомъ въ сладострастную александрійскую и византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ римскую съ арками въ изсколько рядовъ, далъе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ поднявшуюся до необыкновенной роскоши-аравійскою: потомъ дикою готическою, потомъ готико-арабскою, потомъ чисто-готическою, вънцомъ искусства, дышащею въ Кёльнскомъ соборъ, потомъ страшнымъ смъщеніемъ архитектуръ, происшедшимъ оть обращенія къ византійской, потомъ древнею греческою въ новомъ костюмъ, и, наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключавшими бы въ себъ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдълалась бы тогда въ нъкоторомъ отношении исторіею развитія вкуса, и кто лънивъ перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобъ узнать все.

Неужели, однакоже, не возможно созданіе (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихъ условій? Когда дикій и малоразвившійся человікъ, которому одна природа, еще грубо имъ понимаемая, служить руководствомъ и вдохновеніемъ, создаеть твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинктъ вкуса, — отчего же мы, которыхъ всѣ способности такъ общирно развились, которые более видимъ и понимаемъ природу во всёхъ ея тайныхъ явленіяхъ, отчего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутаго такимъ богатствомъ нашего познанія? Идея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человъкъ сильно чувствовалъ на себъ ея вліяніе; теперь же искусство поставиль онъ выше самой природы, - развъ не можетъ онъ черпать своихъ идей изъ самого искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Разсмотрите только, какую страшную изобратательность ноказаль онь на мелкихъ издаліяхъ утонченной роскоши; разсмотрите всё эти модныя бездёлицы, которыя каждый день являются и гибнутъ, разсмотрите ихъ, хотя въ микроскопъ, если такъ онв не останавливаютъ вашего вниманія, — какого он'в исполнены тонкаго вкуса! какія принимають онв совершенно небывалыя прелестныя формы! Онъ создаются въ такомъ особенномъ родь, который еще никогда не встрвчался. Разьба и тонкая отдёлка ихъ такъ незаимствованы и вмёстё съ тёмъ такъ хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видф, какъ гибнетъ вкусъ человъка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ былъ бы замътенъ въ неподвижномъ и въчномъ. Развъ мы не можемъ эту раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встръчается въ природъ, должно быть непремённо только колонна, куполь и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линія можеть ломаться и измінять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ

можно ввести украшеній, которыхъ еще ни одинъ архитекторъ не вносилъ въ свой кодексъ! — Въ нашемъ въкъ есть такія пріобратенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія стихін, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемыхъ зданій.—Возьмемъ, напримъръ, тъ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покамфстъ висящая архитектура только ноказывается въ ложахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цълые этажи повиснутъ, если перекинутся смілыя арки, если цілыя массы вмісто тяжелыхъ колоннъ очутятся на сквозныхъ чугунныхъ подпорахъ, если домъ обвъсится снизу доверху балконами съ узорными чугунными перилами, и отъ нихъ висящія чугунныя украшенія, въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ, облекутъ его своею легкою сттью, и онъ будеть глядтть сквозь нихъ. какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунныя сквозныя украшенія, обвитыя около круглой, прекрасной башни, полетять вмфстф съ нею на небо — какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобратуть тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намёковъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головѣ архитектора, если только этотъ архитекторъ-творецъ и поэтъ \*).

1831.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>\*)</sup> Статья эта писана давно. Въ послѣднее время вкусъ въ Европѣ улучинася и особенно въ нашей любезной Россіи. Многіе архитекторы уже ей дѣлаютъ честь; изъ нихъ должно упомянуть о Брюловѣ, котораго зданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

#### АЛ-МАМУНЪ.

(Историческая характеристика).

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный калифать величественно возвышался на классической землъ древняго міра. Онъ обнималь на востокъ всю цвѣтущую юго-западную Азію и замыкался Индіею; на западъ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море. Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, виділь повельнія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинцій; Бассора, Нигабуръ и Куфа зрели новообращенную Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы. Дамаскъ могъ одъть всъхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и арабъ уже думаль, какъ бы осуществить на земль рай Магомета: создаваль водопроводы, дворцы, целые леса нальмь, где сладострастно били фонтаны и дымились благовонія Востока. И къ такому развитію роскоши еще не успъла привиться ни одна нравственная бользнь политическаго общества. Всв части этой великой имперіи, этого магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрышена была волею необыкновенного Гаруна, который

постигнуль всё разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь-философъ, государьполитикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ. Онъ соединяль въ себъ все, умъль ровно разлить свои дъйствія на все и не доставить перевіса ни одной отрасли надъ другою. Просвъщение чужеземное онъ прививалъ къ своей націн въ такой только степени, чтобы помочь развитію ея собственнаго. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но все еще были исполнены энтузіазма, и огненныя страницы Корана перелистывались съ темъ же благоговениемъ, исполнялись такъ же раболенно. Гарунъ умелъ ускоритъ весь административный государственный ходъ и исполнение повельний страхомъ своей вездъсущности. Намъстники и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деспотомъ, опасались встрътить всезрящаго, переодътаго калифа — и правленіе безъ законовъ двигалось крфико и определенно. Въ такомъ видѣ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ назвалъ великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодітелей человъческаго рода, и который замыслиль государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ былъ одаренъ всею живостію и способностію къ долгому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку, и влюбленъ совершенно безкорыстно: онъ любилъ науку для нея же самой, не думая о ея цели и применении. Онъ предался ей съ исключительною страстью. Тогда аравитяне только-что открыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Греціи не могъ сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ; но аравійскіе ученые, занимаясь долгое время конотливою работою, уже нфсколько привыкнули къ точности и формальности, и оттого принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечные выводы, это облечение въ видимость и порядокъ того, что они прежде

чувствовали въ душъ пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ вліяніемъ. Ал-Мамунъ, исполненный истинной жажды просвъщенія, употребляль вев старанія ввести въ свое государство этотъ чуждый дотоль греческій міръ. Багдадъ распростеръ дружелюбныя длани всему ученому тогдашнему свъту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежаль къ какому бы то ни было званію, какой бы ни быль онъ религіи, какихъ бы ни былъ исполненъ противорвчащихъ началъ. Естественно, что тогда болве всего приносили свои познанія въ Багдадъ тв, которые еще сохраняли въ душъ своей образъ политеизма, облеченнагохристіанскими формами, которые готовы были стать грудьюза Аммонія Саккаса, Плотина и другихъ последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ ристаній въ Царьградь, слишкомъ занятомъ спорами о догматахъ христіанства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мивній. Вѣнценосный арабъ вслушивался внимательно въ усыпительную музыку ученыхъ толкованій и тонкостей. Правители государственныхъ мёстъ не могли не увлечься прим'вромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая-то литературная мономанія. Визири и эмиры старались окружить свой дворъ учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была какъ будто чемъ-то второстененнымъ, что правители должны были многое, относящееся къ управленію, пов'трять усмотрівнію своихъ секретарей и любимцевъ, что этп любимцы были иногда вовсе невѣжды, часто получали пронырствами міста, что все это должно было отозваться на народѣ и вноследствін времени обрушиться на самихъ правителей. Толпа теоретическихъ философовъ и поэтовъ, занявшихъ правительственныя міста, не можеть доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдільна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текутъ по своей дорогь. Отсюда исключаются тъ великіе псэты.

которые соединяютъ въ себѣ и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человѣка, проникли минувшее и прозрѣли будущее, которыхъ глаголъ слышится всѣмъ народомъ. Они—великіе жрецы. Мудрые властители чествуютъ ихъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоцѣнную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ они только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдълать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что върный путеводитель къ тому — науки, клонящіяся къ развитію человъка. Онъ всъми силами заставлялъ своихъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвъщение. Но просвъщение, вводимое Ал-Мамуномъ, менте всего отвъчало природнымъ элементамъ и колоссальности воображенія арабовъ. Лишенныя энергін начала политензма, обратившіяся въ игру словъ, дерзко обезображенныя иден христіанства, странно озарившія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, но, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ, представляли совершенный контрастъ иламенной природъ араба, у котораго воображение слишкомъ потопляло тощие выводы холоднаго ума. Этотъ чудный народъ не шелъ, а летвлъ къ своему развитію. Геній его вдругь оказывался въ войнъ, торговль, искусствахъ, мануфактурахъ и въ роскошной поэзін Востока. Его досель небывалыя въ исторін человъчества стихіи вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этотъ народъ объщалъ дотолѣ невиданное совершенство націн. Но Ал-Мамунъ не ноняль его. Онъ упустиль изъ вида великую истину, что образование чернается изъ самого же народа, что просвіщение наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можеть оно номогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же національныхъ стихій. Но для арабовъ поле подвиговъ было заграждено этимъ безилоднымъ чужестраннымъ просвъще-

ніемъ. Самый космонолитизмъ Ал-Мамуна, открывшаго входъ въ государство ученымъ всъхъ партій, уже зашелъ нѣсколько далеко. Выгоды, которыя въ государствв получали христіане, не могли не возродить въ собственныхъ его подданныхъ ненависти, а вмъстъ и презрънія къ самымъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ, — и народъ уже теряль любовь къ своему калифу. Въ правленіи Ал-Мамунъ быль больше философъ-теоретикъ, нежели философъ-практикъ. какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего народа изъ описаній, изъ разсказовъ другихъ, а не изведаль самь, какъ очевидець, какъ изведаль его великій Гарунъ. Въ азіатскихъ ебразахъ правленія, не имфющихъ опредъленныхъ законовъ, вся административная часть падаетъ на самого монарха, и потому дъятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть въчно напряжено; онъ не можетъ ввъриться совершенно никому, и глазъ его долженъ имъть многосторонность Аргуса: минуту засни опъ-н его полномочные нам'встники вдругъ возрастають, и государство наполняется милліонами деспотовъ. По Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадъ жилъ какъ въ государств'в музъ, имъ же самимъ созданномъ и совершенно отдельномъ отъ міра политическаго. Христіане, которые стали, наконецъ, вмѣшиваться въ административныя должности, не могли узнать народнаго духа и обычаевъ земли. Притомъ самое иновърство ихъ было невыносимо для араба, еще сохранявшаго энтузіазмъ и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ всёхъ ученыхъ тогдашняго віка, когда его гостенрінмство привлекало пестрыс флаги къ берегамъ сирійскимъ, власть его внутри государства становилась между тёмъ слабе. Жители провинцій, никогда не видавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Военная сила ослабла. Просвъщение обыкновенно стремилось изъ Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мёрё приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ арабы еще сохраняли свой первый исріодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще

стремившіяся огнемъ и мечомъ водружать вфру Магомета. Сильные эмиры ихъ, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видълъ отторжение Персии, Индии и дальнихъ провинцій Африки. Но, можеть-быть, все это невърное направленіе администраціи было бы еще исправимое зло. если бы Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинъ. Онъ захотъль быть религознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чисто-теоретическаго, будучи выше суевфрій и предразсудковъ, будучи ближе познакомлень съ нъкоторыми догмами христіанства. нежели его предшественники, онъ не могъ не видъть всъхъ безчисленныхъ противоръчій, пламенныхъ нельгостей, которыя вырывались всемфстно въ постановленіяхъ изстуиленнаго творца Корана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священную книгу магометанъ и — въ то самое время, когда еще вст низшія государственныя ступени, вся чернь была увърена, что она принесена съ неба, и когда усоминться въ маловажномъ постановленій ся уже считалось величайшимъ преступленіемъ. Полугреческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слѣного энтузіазма его подданныхъ. Нервымъ шагомъ къ образованію своего народа онъ почиталъ истребление энтузіазма, — того энтузіазма, который составляль существованіе народа аравійскаго. — того энтузіазма, которому онъ обязань быль всімь своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составъ всего государства. Ему нельиће, несообразнве всего казался Магометовъ рай. куда арабъ переносилъ всю чувственную земную жизнь свою, -жизнь, назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не приняль въ соображеніе того, что это постановление изверглось изъ огненнаго аравійскаго климата, изъ огненной природы араба, что этотъ рай для магометанина есть великій оазъ среди пустыни его жизни. что надежда въ этотъ рай одна только заставляла чувственнаго араба терифливо сносить бъдность, притеснение, подавлять въ душт своей зависть при видт утопающаго въ роскопи сибарита. Мысль, что и онъ будетъ, наконецъ, находиться среди гурій, среди роскопи, превышающей роскопиь земныхъ владыкъ, одна могла быть доступна для такой чувственности и цвтистости воображенія, какими природа надтала араба, и что, можетъ-быть, съ дальнтишимъ только развитіемъ его, могла нечувствительно очиститься его втра. Ал-Мамунъ не постигалъ азіатской природы своихъ подданныхъ.

Можно себѣ представить силу негодованія многочисленнаго класса народа, когда распространились въсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ быль принять, это народъ, который уже за одно покровительство христіанамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмѣ, или ереси? Грубая толпа прежнихъ точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упорствомъ своимъ, наконецъ, заставила калифа взяться за оружіе. И благородный, великодушный Ал-Мамунъ, проникнутый истинною любовію къ человічеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тотъ фанатизмъ, который сдвинуль прежде кочевыхъ обитателей Аравін въ одну массу, — онъ произвелъ оппозиціонный фанатизмъ, фанатизмъ, который растерзалъ массу, который посѣялъ плевелы въ нѣдрахъ государства, который разбудилъ дикія страсти араба, который даль ножь и ядь ненависти въ руки изступленныхъ послёдователей ислама, который произвель множество ослѣпленныхъ секть и ужаснѣе всего секту карматіановъ, долго еще свирѣиствовавшую подъ именемъ Сирійскихъ Убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волненій, оказывавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смутъ и нартій, разсыная одною рукою благодъянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорныхъ, изступленныхъ своихъ подданныхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ, -- умеръ, не понявъ своего народа, не понятый своимъ народомъ. Во всякомъ

случав, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ показалъ собою государя, который, при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотверженіи и необыкновенной страсти къ наукамъ, былъ, между прочимъ, невольно одною изъ главныхъ пружинъ, ускорившихъ паденіе государства.



# АРАБЕСКИ.

#### РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

#### ЖИЗНЬ.

Выдному сыпу нустыпи снился сонъ.

Лежить и разстилается великое Средиземное море, и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ на него палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегь Европы.

Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ. весь убранный тапиственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушаемая тлѣніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишать на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помавають облитыми медомъ вѣтвями; колонны, оѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ тиреами и чашами въ рукахъ, народъ остановился въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили евои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькаютъ, перевитыя плющемъ. Корабли какъ мухи толиятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величіи.

Стоитъ и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувши свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнетъ, какъ будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра.

И говорить Египеть, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнинь, и устремляя иглы своихъ обелисковъ: «Пароды, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человъка. Все тлънъ. Низки искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ міромъ и человъкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бъдный человъкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бъдное существованіе».

И говорить ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность. свётлый міръ грековъ, и, казалось, вм'єсто словъ, слышалось дыханіе цівницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Все неси ему. Гляди, какъ выпукло и прекрасно все въ природъ, какъ дышитъ все согласіемъ. Все въ мірѣ: все. чімь ни владіють боги, все въ немь; умій находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вънчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесниць, искусно правя конями, на блистательныхъ играхъ! Далве корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Різецъ, палитра и цівница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ-красота. Увивай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для паслажденія — умій быть достойнымь наслажденія!»

И говорить покрытый жельзомь Римь, потрясая блестящимь льсомь копій: «Я постигнуль тайну жизни человька.

Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ сеоѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка о́езъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ о́ранноносныхъ легіоновъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ соо́рался весь міръ и, потрясая копьями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ на устахъ племенъ, живущихъ на краяхъміра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ—ты завоюешь, наконецъ, небо».

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія, прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немноголюдная весь прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно оттѣненнымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная матъ и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустиль очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагиулся Араратъ, древній прапращуръ земли...

1831.

## ШЛЕЦЕРЪ, МИЛЛЕРЪ И ГЕРДЕРЪ.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимою мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецеръ, можно сказать, первый почувствовалъ идею объ одномъ великомъ цёломъ, объ одной единицѣ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны елиться вев времена и народы. Онъ хотвлъ однимъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ будто бы онъ силился имьть ето аргусовыхъ глазъ, для того, чтобы разомъ видъть сбывающееся во всъхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогъ — молнія, почти вдругъ блещущая то тамъ, то здісь, и освіщающая предметы на одно мгновеніе, но за то въ ослинтельной ясности. Я не знаю, исполниль ли бы онъ въ самомъ деле то, что резко показываль другимъ; но но крайней мфрв никто такъ сильно не поражень быль самь своимь предметомь, какъ онъ. Онъ имъть достоинство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругъ событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодомъ одной счастливой минуты, одного внезапнаго вдохновенія, и такъ исполнены різкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредълившему себя на долгое, глубокое изследованіе, выключая только, если этоть изследователь будеть самъ Шлецеръ. Онъ не былъ историкъ, и я думаю даже, что онъ не могъ быть историкомъ. Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься въ гармоническую, стройную текучесть повъствованія. Онъ анализироваль міръ и всф отжившіе и живущіе народы, а не описываль ихъ; онъ разсікаль весь міръ анатомическимъ ножомъ, ръзалъ и дълилъ на массивныя части, располагалъ и отдъляль народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредъляетъ растенія по извъстнымъ ему признакамъ. И оттого начертание его истории, казалось бы. должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но, къ удивленію. все у него сверкаеть такими різкими чертами. могущественный ударъ его глаза такъ въренъ, что, читая этоть сжатый эскизь міра, замівчаень съ изумленіемь, что собственное воображение горить, расширяется и дополняеть все по такому же самому закону, который опредълиль Шлецеръ однимъ всемогущимъ словомъ; иногда оно стремится еще далье, потому что ему указана смълая дорога. Будучи однимъ изъ первыхъ, тревожимыхъ мыслью о величіи и истинной цёли всеобщей исторіи, онъ долженствоваль быть непременно геніемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающиеся очень часто въ его сочиненіяхъ. Онъ уничтожаєть ихъ однимъ громовымъ словомъ, и въ этомъ одномъ словѣ соединяется и наслажденіе, и сардоническая усмішка надъ пораженнымъ, и вмъстъ несокрушимая правда; его, справедливъе нежели Канта, можно назвать всесокрушающимъ. Всегда почти дъйствующіе въ оппозиціонномъ духі слишкомъ увлекаются своимъ положениемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила-противорѣчить всему прежнему. Въ этомъ случав нельзя упрекнуть Шлецера: германскій духъ его сталь неколебимь на своемь мість. Онькакъ строгій, всезрящій судія; его сужденія ръзки, коротки и справедливы. Можетъ-быть, некоторымъ покажется страннымъ, что я говорю о Шлецеръ, какъ о великомъ зодчемъ всеобщей исторіи, тогда какъ его мысли и труды по этой часли удеглись въ небольшой книжкъ, изданной имъ для студентовъ; но эта маленькая книжка принадлежитъ къ числу тёхъ, читая которыя, кажется, читаешь цёлые томы; се можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, сквозь которое, приставивнии къ нему ближе глазъ, можно увидѣть весь міръ. Онъ вдругъ осѣняетъ свѣтомъ и показываетъ, какъ нужно понять, и тогда самъ собою, наконецъ, видишь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родѣ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляетъ противоположность Шлецеру. Онъ съ какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогъ не блестить темъ резкимъ отличіемъ, какимъ означенъ слогъ Шлецера; истъ техъ порывовъ, того мъткаго лаконизма, какимъ исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ, однимъ взглядомъ всего и не сжимаетъ его мощною рукою; но онъ изследываетъ все, находящееся въ мірѣ, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и посившности, съ какою выражается авторъ, опасающійся, чтобы у него не перехватиль кто-нибудь мысли и не предупредиль его. Слово «изследованіе» весьма идеть къ его стилю; его повъствование именно изслъдовательное. Какъ человъкъ государственный, онъ болье всего занимается изложеніемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ; но онъ не предпочитаетъ эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно въ тин всв другія, къ чему способент бываетъ историкъ односторонній и чего не могь изобжать и Геренъ; напротивъ того, онъ обращаеть внимание и на все сопредъльное. Все, что не ясно въ исторіи, что менъе разоблачено, все это болье другого подвергается его изследованию. Замътно даже, что онъ охотнъе занимается временами первобытными и вообще тъми эпохами, когда народъ еще не быль подвержень образованности и порокамь, сохраняль свои простые нравы и независимость. Это время изображаеть онъ съ ясною подробностію, съ тихимъ жаромъ, какъ будто позабываясь и воображая видёть себя среди своихъ добрыхъ швейцарцевъ. Главный результатъ, царствующій въ его исторіи, есть тотъ, что народъ тогда только достигаетъ своего счастія, когда сохраняеть свято обычаи своей старины,

свои простые нравы и свою независимость. Вездъ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь къ свободъ проникають все его твореніе. Мысль о единстві и нераздільной цілости не служить такою цілью, къ которой бы явно устремлялось его повъствованіе: онъ даже никогда не говорить о немъ. но единство чувствуется въ целомъ твореніи, несмотря на то, что онъ. кажется, забываетъ вовсе дъла всего міра. занявнись однимъ народомъ. Исторія его не состоитъ изъ непрерывной движущейся цфии происшествій; драматическаго искусства въ немъ нѣтъ: вездъ виденъ размышляющій мудрецъ. Онъ не высказываеть слишкомъ ярко своихъ мыслей: онв у него таятся такъ скромно, иногда въ такомъ незамътномъ уголкъ, что неищущій не найдетъ ихъ никогда: но за то онъ такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выраженію Вагнера въ «Фаусть». на земль небо. Этотъ скромный, незамьтный слогъ его и отсутствіе ослініяющей яркости производить въ душів невольное сожальніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извъстень, пли, лучше сказать, не такъ извёстень, какъ долженъ бы быть. Одни сильно проникнутые мыслыо о исторіи и способные къ тонкому развитно могуть только вполив понимать его; другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокомысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образь воззрѣнія. Онъ видитъ уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощаетъ осязательным формы. Вездѣ онъ видитъ одного человѣка, какъ представителя всего человѣчества. Онъ выпытываетъ глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы,—названіе, которое придаютъ ему нѣмцы. У него крупнѣе группируются событія, его мысли в:ѣ высоки, глубоки и всемірны. Онѣ у него являются мало соединенными съ видимою природою и какъ будго извлеченными изъ одного только чистаго ея горнила. Оттого онѣ у него не имѣютъ исторической осязательности и видимости. Если событіе колоссально и заключается

въ идев, -оно у него равертывается все, со всвми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и практическаго, оно у него не получаетъ опредъленнаго колорита. Если онъ нисходитъ до самыхъ лицъ и до двятелей исторіи, они у него не такъ ярки, какъ общія групны, они принимають слишкомъ общую физіогномію; они у него или добрые, или злые; все безчисленные оттынки характеровъ, все смѣшеніе и разнообразіе качествъ, познаніе которыхъ достается въ удёлъ взирающему съ недовёрчивостію на другихъ, всв эти оттвики у него исчезли. Онъ мудрецъ въ познаніи идеальнаго человіка и человічества, но младенецъ въ познаніи человіка, по весьма естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невѣжа въ мелочныхъ занятіяхъ жизни. Какъ поэтъ, онъ выше Шлецера и Миллера. Но, какъ поэтъ, онъ все создаетъ и перевариваетъ въ себъ, въ своемъ уединенномъ кабинетъ, полный одного высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. По высокое и прекрасное вырывается часто изъ низкой и преэрфиной жизни, или оно вызывается натискомъ тфхъ безчисленныхъ и разнохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно пестрятъ жизнь человъческую, и которыхъ познаніе рѣдко дается отвлеченному отъ жизни мудрецу. Стиль его, болве нежели у кого другого, исполненъ живописи и широкаго размѣра, потому что онъ поэтъ и этимъ рѣзко отличается отъ Миллера, философа - законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философа-критика, всегда почти ръзкаго и недовольнаго.

Мить кажется, что если бы глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человъчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всемъ томъ, ему бы еще много кое-чего педоставало: ему бы недоставало высокаго драматическаго нскусства, котораго не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумью, однакожъ, подъ словомъ «драматическаго искусства», не то искусство, которое состоить въ умфніи вести разговоръ, но въ драматическомъ интерест всего творенія, который сообщиль бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышитъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера, особенно въ Тридцатильтней войнь, и которымь отличается почти всякое немногосложное происшествіе. Но я бы къ этому присоединилъ еще въ нѣкоторой степени занимательность разсказа Вальтеръ-Скотта и его умение замечать самые тонкіе оттыки; къ этому присоединиль бы шексипровское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тесныхъ границахъ, и тогда бы, мив кажется, составился такой историкъ, какого требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много освътили всеобщую исторію, и если въ нынѣшнее время мы имѣемъ нфсколько замфчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ одинмъ.

1832.



### невскій проспектъ.

повъсть.

**П**ътъ ничего лучше Невскаго проспекта, по крайней мфрф въ Петероургф: для него онъ составляеть все. Чфмъ не блестить эта улица-красавица нашей столицы? Я знаю, что ни одинъ изъ бледныхъ и чиновныхъ ея жителей не промъняетъ на всъ блага Невскаго проспекта. Не только кто имветъ двадцать пять летъ отъ роду, прекрасные усы и удивительно спинтый сюртукъ, но даже тотъ, у кого на нодбородкъ выскакивають бълые волоса и голова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ восторгѣ отъ Невскаго проспекта. А дамы! О, дамамъ еще больше пріятенъ Невскій проспектъ. Да и кому же онъ не пріятенъ? Едва только взойдешь на Невскій проспекть, какъ уже пахнеть однимъ гуляньемъ. Хотя бы имъть какое-нибудь нужное, необходимое дѣло, но, взошедши на него, вѣрно, позабудешь о всякомъ дъль. Здъсь единственное мъсто, гдъ показываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человъкъ, встръченный на Невскомъ проспектъ. менфе эгоисть, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной, Мѣщанской и другихъ улицахъ, гдѣ жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущихъ и летящихъ въ каретахъ и на дрожкахъ. Невскій проспектъ есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здісь житель Петербургской или Выборгской части, ифсколько леть не бывавшій у своего пріятеля на Пескахъ или у Московской заставы, можеть быть увбрень, что встретится съ нимъ непременно. Инкакой адресъ-календарь и справочное мёсто не доставять такого върнаго извъстія, какъ Невскій проспектъ. Всемогущій Певскій проспектъ! Единственное развлеченіе бъднаго на гулянья Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ногъ оставляеть на немъ следы свои! И неуклюжій грязный саногь отставного солдата, недъ тяжестію котораго, кажется, трескается самый граинтъ. и миніатюрный, легкій, какъ дымъ, башмачокъ молоденькой дамы, оборачивающей свою головку къ блестящимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ къ солицу, и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапорщика, проводящая по немъ рѣзкую царапину.—все вымещаетъ на немъ могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на немъ фантасмагорія въ теченіе одного только дня! Сколько вытериить онъ неремвнъ въ теченіе одніхъ сутокъ! Начнемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ нахнетъ горячими, только-что вынеченными хльбами и наполнень старухами въ изодранныхъ илатьяхъ и салопахъ, совершающими свои навзды на церкви и на сострадательныхъ прохожихъ. Тогда Невскій проспектъ пустъ: плотные содержатели магазиновъ и ихъ комми еще спять въ своихъ голландскихъ рубашкахъ или мылять свою благородную щеку и пьють кофе; нище собираются у дверей кондитерскихъ, гдв сонный ганимедъ, летавній вчера, какъ муха. съ шоколадомъ, вылізаеть съ метлой върукт, безъ галстука, и швыряетъ имъ черствые пироги и объедки. По улицамъ илетется нужный народъ: иногда переходять ее русскіе мужики, сившащіе на работу, въ саногахъ. заначканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій каналь, извістный своею чистотою, не въ состояній бы быль обмыть. Въ это время обыкновенно неприлично ходить дамамъ, потому что русскій народъ любитъ изъясняться такими разкими выраженіями, какихъ онь, върно, не услышать даже въ театръ. Иногда сонный чиновникъ проплетется съ портфелемъ подъмышкою, если черезъ Невскій проспекть лежить ему дорога въ департаментъ. Можно сказать рѣшительно, что въ это время, т. е. до 12 часовъ, Невскій проспекть не составляеть ни для кого цъли, онъ служитъ только средствомъ: онъ постепенно наполняется лицами, имъющими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о немъ. Русскій мужикъ говоритъ о гривнѣ или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахиваютъ руками или говорятъ сами съ собою, иногда съ довольно разительными жестами, но инкто ихъ не слушаетъ и не смѣется надъ ними, выключая только развѣ мальчишекъ въ пестрядевыхъ халатахъ, съ пустыми штофами или готовыми саногами въ рукахъ, оѣгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надѣли, хотя бы даже, вмѣсто шляпы, картузъ былъ у васъ на головѣ, хотя бы воротнички слишкомъ далеко высунулись изъ вашего галстука,—никто этого не замѣтитъ.

Въ 12 часовъ на Невскій проспекть ділають набіги гувернеры всьхъ націй съ своими интомцами въ батистовыхъ воротничкахъ. Англійскіе Джонсы и французскіе Коки идуть нодъ-руку съ ввфренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностію изъясняють имъ, что вывъски надъ магазинами дълаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блёдныя миссъ и розовыя мадмуазели, идуть величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ поднять нѣсколько лівое плечо и держаться пряміте; короче сказаті, въ это время Невскій проспекть-педагогическій Невскій проспекть. Но чемь ближе къ двумъ часамъ, темъ уменьшается число гувернантокъ, педагоговъ и дътей: они, наконецъ, вытесняются нежными ихъ родителями, идущими подъ-руку съ своими пестрыми, разноцвѣтными, слабонервными подругами. Мало-по-малу присоединяются къ ихъ обществу всв, окончившіе довольно важныя доманнія занятія, какъ-то: поговорившіе съ своимъ докторомъ о погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на носу, узнавшіе о здоровьи лошадей и детей своихъ, впрочемъ, ноказывающихъ большія дарованія, прочитавиніе афишу и важ-

ную статью въ газетахъ о прітзжающихъ и отътзжающихъ. наконецъ, вынившіе чашку кофею и чаю: къ нимъ присоединяются и тв. которыхъ завидная судьба надвлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ. Къ нимъ присоединяются и тъ, которые служать въ иностранной коллегін и отличаются благородствомъ своихъ занятій и привычекъ! Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онъ возвышають и услаждають душу! Но, увы, я не служу и лишень удовольствія видіть тонкое обращение съ собою начальниковъ. Все. что вы ни встратите на Невскомъ проспекта, все исполнено приличія: мужчины въ длинныхъ сюртукахъ съ заложенными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, облыхъ и оледно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и щегольскихъ шлянкахъ. Вы здъсь встрътите бакенбарды, единственныя, пропущенныя еъ необыкновеннымъ и изумительнымъ искусствомъ подъ галстукъ, бакенбарды бархатныя, атласныя, черныя, какъ соболь или уголь, но, увы! принадлежащія только одной иностранной коллегін. Служащимъ въ другихъ департаментахъ Провидение отказало въ черныхъ бакенбардахъ; они должны, къ величайшей непріятности своей, носить рыжія. Здесь вы встретите усы чудные, никакимъ неромъ, никакою кистью неизобразимые; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметь долгихъ одъній во время дня и ночи: усы, на которые излились восхитительнёйшие лухи и которыхъ умастили всъ драгоцъинъйшие и ръдчайшіе сорты помадъ: усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою; усы, къ которымъ дышитъ самая трогательная привязанность ихъ поссессоровъ, и которымъ завидують проходящіе. Тысячи сортовъ шлянокъ. илатьевъ, илатковъ, нестрыхъ, легкихъ, къ которымъ иногда въ теченіе цілыхъ двухъ дней сохраняется привязанность ихъ владътельницъ, ослънятъ хоть кого на Невскомъ проспекть. Кажется, какъ будто цьлое море мотыльковъ поднялось вдругь со стеблей и волнуется блестящею тучею надъ черными жуками мужескаго пола. Здась вы встратите такія

талін, какія даже вамь не снились никогда: тоненькія, узенькія, талін никакъ не толще бутылочной шейки, встрътясь съ которыми, вы почтительно отойдете къ сторонкъ, чтобы какъ-нибудь неосторожно не толкнуть невѣжливымъ локтемъ; сердцемъ вашимъ овладъетъ робость и страхъ, чтобы какъ-нибудь, отъ неосторожнаго даже дыханія вашего, не переломилось прелестивниее произведение природы и искусства. А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспекть! Ахъ, какая прелесть! Они ньсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, если бы не поддерживаль ее мужчина; потому что даму такъ же легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подносимый ко рту бокаль, наполненный шампанскимъ. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектъ. Здъсь вы встрътите ульбку единственную, ульбку-верхъ искусства, иногда такую, что можно растаять отъ удовольствія, иногда такую. что вы увидите себя вдругь ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейскаго шинца и поднимете ее вверхъ. Здъсь вы встрътите разговаривающихъ о концертъ или о погодъ съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Тутъ вы встрътите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встрачаются на Невскомъ проспекта! Есть множество такихъ людей, которые, встрътившись съ вами, непремънно носмотрять на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думаль, что они сапожники, но, однокоже, ничуть не бывало: они большею частію служать въ разныхъ департаментахъ, многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могутъ написать отношение изъ одного казеннаго мъста въ другое; или же-люди, занимающиеся прогулками, чтениемъ газетъ но кондитерскимъ, -- словомъ, большею частію все порядоч-

ные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ пополудни, которое можетъ назваться движущеюся столицею Невскаго проспекта, происходитъ главная выставка всъхъ лучшихъ произведеній человъка. Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобромъ, другойгреческій прекрасный носъ, третій несеть превосходныя бакенбарды, четвертая пару хорошенькихъ глазокъ и удпвительную пілянку, пятый перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцъ, шестая — ножку въ очаровательномъ башмачкъ, седьмой-галстукъ, возбуждающій удивленіе, осьмой-усы, повергающіе въ изумленіе. Но бьеть три часа—и выставка оканчивается, толна рѣдѣетъ... Въ три часа новая перемёна. На Невскомъ проспектъ вдругъ настаетъ весна: онъ покрывается весь чиновниками въ зеленыхъ вициундирахъ Голодные титулярные, надворные и прочіе совътники стараются встми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губерискіе и коллежскіе секретари сибшать еще воспользоваться временемъ и пройтиться по Невскому проспекту съ осанкою, показывающею, что они вовсе не сидъли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и надворные советники идутъ скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваніемъ прохожихъ; они еще не вполнъ оторвались отъ заботъ своихъ; въ ихъ головъ ералашъ и цълый архивъ начатыхъ и неконченныхъ дълъ; нмъ долго, вмѣсто вывѣски, показывается картонка съ бумагами или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспекть пусть, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновника. Какаянио́удь швея изъ магазина перео́ѣжитъ чрезъ Невскій проспекть съ короо́кою въ рукахъ; какая-нио́удь жалкая доо́ыча человѣколюо́иваго повытчика, пущенная по-міру во фризовой шинели; какой-нио́удь заѣзжій чудакъ, которому всѣ часы равны; какая-нио́удь длинная, высокая англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ; какой-нио́удь артельщикъ, русскій человѣкъ, въ демикотоновомъ сюртукѣ, съ

таліей на спинѣ, съ узенькою бородою, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ по тротуару; иногда низкій ремесленникъ... больше никого пе встрѣтите вы въ это время на Невскомъ проспектѣ.

Но какъ только сумерки упадуть на дома и улицы, к будочникъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лъстницу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянуть тв эстамны, которые не смеють показаться среди дня, какъ уже Невскій проспекть опять оживаеть и начинаетъ шевелиться. Тогда настанетъ то таинственное время, когда ламны даютъ всему какой-то заманчивый, чудесный свётъ. Вы встрётите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая-то цёль, или, лучше, что-то похожее на цёль, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всъхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны; длинныя тёни мелькають по стёнамъ и мостовой, и чуть не достають головами Полицейскаго моста. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежскіе регистраторы, титулярные и надворные сов'єтники, большею частію, сидять дома, или потому, что это народъ женатый, или потому, что имъ очень хорошо готовята кушанье живущія у нихъ въ домахъ кухарки-нѣмки. Здѣсь вы встрётите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важностью и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проспекту. Вы ихъ увидите бъгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ темъ, чтобы заглянуть подъ шляпку издали завиденной дамы, которой толстыя губы и щеки, наштукатуренныя румянами, такъ нравятся многимъ гуляющимъ, а болве всего сидвльцамъ, артельщикамъ, купцамъ, всегда, въ нѣмецкихъ сюртукахъ, гуляющимъ цѣлою толпою и обыкновенно подъ-руку.

«Стой!» закричалъ въ это время поручикъ Пироговъ, дер-

нувъ шедшаго съ нимъ молодого человѣка во фракѣ и въ илащѣ. «Видълъ?»

«Видълъ; чудная, совершенно Перуджинова Біанка».

«Да ты объ какой говоришь?»

«Объ ней, о той, что съ темными волосами... И какіе глаза! Боже, какіе глаза! Все положеніе и контура, и окладълица—чудеса!»

«Я говорю тебѣ о блондинкѣ, что прошла за ней въ ту сторону. Что-жъ ты не идешь за брюнеткою, когда она такъ тебѣ понравилась?»

«О, какъ можно!» воскликнулъ закраснѣвшись молодой человѣкъ во фракѣ. «Какъ будто она изъ тѣхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама», продолжалъ онъ, вздохнувши: «одинъ плащъ на ней стоитъ рублей восемьдесятъ!»

«Простакъ!» закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдѣ развѣвался яркій илащъ ея: «ступай, простофиля, прозѣваешь! А я пойду за блондинкою». Оба пріятеля разошлись.

«Знаемъ мы васъ всѣхъ», думалъ про себя съ самодовольною и самонадѣянною улыбкою Пироговъ, увѣренный, что нѣтъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человѣкъ во фракѣ и плащѣ, робкимъ и тренетнимъ шагомъ, ношелъ въ ту сторону, гдѣ развѣвался вдали нестрый плащъ, то окидывавшійся яркимъ блескомъ, но мѣрѣ приближенія къ свѣту фонаря, то мгновенно покрысавшійся тьмою, по удаленіи отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускорялъ шагъ свой. Онъ не смѣлъ и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудь право на вниманіе улетавшей вдали красавицы, тѣмъ болѣе допустить такую черную мысль, о какой намекалъ ему поручикъ Пироговъ; но ему хотѣлось только видѣть домъ, замѣтить, гдѣ имѣетъ жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетѣло съ неба прямо на Невскій проспектъ и, вѣрно, улетить неизвѣстно куда. Онъ летѣлъ такъ скоро, что сталкивалъ безпрестанно съ тротуара солидныхъ господъ, съ

свдыми бакенбардами. Этотъ молодой человъкъ принадлежаль къ тому классу, который составляеть у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежить къ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидъніп, принадлежить къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городі, гді вев или чиновники, или купцы, или ремесленники-нъмцы. Это быль художникъ. Не правда ли, странное явленіехудожникъ петербургскій? Художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ итальянскихъ, гордыхъ, горячихъ, какъ Италія и ея небо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, заствичивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнать, скромно толкующій о любимомъ предметъ и вовсе небрегущій объ излишнемъ. Онъ въчно зазоветь къ себъ какую-нибудь нищую-старуху и заставить ее просидьть битыхъ часовъ шесть, съ темъ, чтобы перевести на полотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перспективу своей комнаты, въ которой валяется всякій художественный вздоръ: гипсовыя руки и ноги, сдблавшіяся кофейными отъ времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, пріятель, играющій на гитарф, стфны, запачканныя красками, съ раствореннымъ окномъ, сквозь которое мелькаетъ блёдная Нева и бъдные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ стренькій, мутный колорить—неизгладимая печать Сѣвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своею работою. Они часто питають въ себѣ истинный таланть, и если бы только дунуль на нихъ свъжій воздухъ Италін, онъ бы, върно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносять, наконець, изъ комнаты на чистый воздухъ. Они вообще очень робки: звізда и толстый эполеть приводять ихъ въ такое замѣшательство, что они невольно не-

нижають цену своихъ произведеній. Они любять иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слишкомъ ръзкимъ и нъсколько походитъ на заплату. На нихъ встратите вы иногда отличный фракъ и запачканный илащъ, дорогой бархатный жилеть и сюртукъ весь въ краскахъ,такимъ же самымъ образомъ, какъ на недоконченномъ ихъ нейзажт увидите вы иногда нарисованную внизъ головою нимфу, которую онъ, не найдя другого мъста, набросалъ на запачканномъ грунтъ прежняго своего произведенія, когда-то инсаннаго имъ съ наслажденіемъ. Онъ никогда не глядитъ вамъ прямо въ глаза: если же глядитъ, то какъ-то мутно, неопредаленно; онъ не вонзаетъ въ васъ ястребинаго взора наблюдателя или соколинаго взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходить оттого, что онъ въ одно и то же время видить и ваши черты, и черты какого-нибудь гинсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнать, или ему представляется его же собственная картина, которую онь еще думаеть произвесть. Отъ этого онъ отвичаеть часто несвязно, иногда невпонадъ, и мъшающісся въ его головъ предметы еще болъе увеличивають его робость. Къ такому роду принадлежаль и описываемый нами молодой человъкъ, художникъ Пискаревъ, застънчивый, робкій, но въ душт своей носившій искры чувства, готовыя, при удобномъ случав, превратиться въ пламя. Съ тайнымъ тренетомъ сившилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ. и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Пезнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослънительной облизны предестивний добъ освненъ быль прекрасными, какъ агатъ, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, надая изъ-подъ шлянки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свъжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цълымъ роемъ прелестившихъ грёзъ. Все, что остается отъ восноминанія о дітстві, что даеть мечтаніе и тихое вдохновеніе

при свътящейся лампадъ, все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Инскарева, и при этомъ взглядѣ затренетало его сердце: она взглянула сурово: чувство негодованія проступило у ней на лицѣ при видѣ такого наглаго преслѣдованія; но на этомъ прекрасномъ лиць и самый гивьт омлъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потупивъ глаза; но какъ утерять это божество и не узнать даже того святилища, гдв оно опустилось гостить? Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ рѣшился преслѣдовать. Но, чтобы не дать этого замѣтить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безнечно глядълъ по сторонамъ и разсматривалъ вывѣски, а между темъ не упускалъ изъ виду ни одного шага незнакомки. Проходящіе рѣже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась, и ему показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожаль и не въриль своимъ глазамъ. Нътъ, это фонарь обманчивымъ свътомъ своимъ выразилъ на лицъ ея подобіе улыбки; нътъ, это собственныя мечты его смъются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопределенный трепеть, всё чувства его горѣли и все передъ нимъ окинулось какимъ-то туманомъ; тротуаръ несся подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мость растягивался и ломалея на своей аркъ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему навстречу, и алебарда часового, вмёстё съ золотыми словами вывёски и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ. И все это произвель одинь взглядь, одинь повороть хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несся по легкимъ слъдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умърить быстроту своего шага, летъвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладъвало имъ сомнъніе, точно ли выраженіе лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался; но сердечное біеніе, непреодолимая сила и тревога всёхъ

чувствъ стремила его впередъ. Онъ даже не замѣтилъ, какъ вдругъ возвысился передъ нимъ четырехъэтажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, глянули на него разомъ, и перила у подъѣзда противупоставили ему желѣзный толчокъ свой. Онъ видѣлъ, какъ незнакомка летѣла по лѣстницѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молнія радости нестерпимымъ остріемъ вонзилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Боже, столько счастія въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ двухъ минутахъ.

Но не во сит ли это все? Ужели та, за одинъ небесный взглядъ которой онъ готовъ быль бы отдать всю жизнь. приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизъяснимое блаженство. - ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и внимательна къ нему? Онъ взлетвлъ на лъстницу. Онъ не чувствовалъ никакой земной мысли; онъ не былъ разограть пламенемъ земной страсти, — натъ, онъ быль въ эту минуту чистъ и непороченъ, какъ девственный юноша. еще дышащій неопреділенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человѣкѣ дерзкія помышленія, то самое, напротивъ, еще болѣе освятило ихъ. Это довфріе, которое оказало ему слабое, прекрасное существо, это довъріе наложило на него обътъ строгости рыцарской, обыть рабски исполнять всы повельнія ся. Онь только желаль, чтобы эти вельнія были какъ можно болье трудны и неудобоисполняемы, чтобы съ большимъ напряжениемъ силъ летъть преодолъвать ихъ. Онъ не сомнъвался, что какоенибудь тайное и вмфстф важное происшествіе заставило незнакомку ему ввъриться; что отъ него, върно, будутъ требоваться значительныя услуги, и онъ чувствоваль уже въ себѣ силу и рѣшимость на все.

Пъстница вилась, и виъстъ съ нею вились его быстрыя мечты. «Идите осторожнъе!» зазвучалъ, какъ арфа, голосъ и наполнилъ всъ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинъ четвертаго этажа незнакомка постучала въ дверь;

она отворилась, и они вошли вмъсть. Женщина, довольно недурной наружности, встрётила ихъ со свёчою въ рукв, но такъ странно и нагло посмотрела на Инскарева, что онъ онустиль невольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидъла за фортепіаномъ и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобіе стариннаго полонеза; третья сидела передъ зеркаломъ, расчесывая гребнемъ свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомаго лица. Какой-то непріятный безпорядокъ, который можно встрѣтить только въ безпечной комнати холостяка, царствовалъ во . всемъ. Мебели, довольно хорошія, были покрыты нылью; наукъ застилалъ своею паутиною лѣнной карнизъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестыть сапогь со шпорой и краситла выпушка мундира; громкій мужской голосъ и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго принужденія.

Боже, куда зашель онъ! Сначала онъ не хотълъ върить и началь пристальнъе всматриваться въ предметы, наполнявшіе комнату; но голыя стіны и окна безъ занавісь не ноказывали никакого присутствія заботливой хозяйки; изношенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна съла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разсматривала, какъ пятно на чужомъ платъв, - все это увърндо его, что онъ зашелъ въ тогъ отвратительный пріютъ, гдф основалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностью и страшнымъ многолюдствомъ столицы, -- тотъ пріють, гдё человікъ святотатственно подавилъ и посмѣялся надъ всѣмъ чистымъ и святымъ, украшающимъ жизнь, гдѣ женщина, эта красавица міра, втнецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное существо, гдв она, вмъсть съ чистотою души, лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себв ухватки и наглость мужчины и уже перестала быть тёмъ слабымъ, тъмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Пискаревъ мфрялъ ее съ ногъ до головы изумленными глазами, какъ бы еще желая увъриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектъ. По она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была свѣжа; ей было только 17 лѣтъ; видно было, что еще недавно настигнулъ ее ужасный развратъ: онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онѣ были свѣжи и легко оттѣнены тонкимъ румянцемъ: она была прекрасна.

Онъ неподвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ быль такъ же простодущно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выраженіе набожности рожь взяточника или бухгалтерская книга поэту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло... Какъ будто вместе съ непорочностию оставляеть и умъ человъка! Онъ уже ничего не хотъль слышать. Онъ быль чрезвычайно смішонь и прость, какъ дитя. Вибсто того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вмфсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, безъ сомнинія, обрадовался бы на его мисть всякій другой, онъ бросился со всьхъ ногъ, какъ дикая сайга, и выбъжалъ на улицу.

Повъсивнии голову и опустивнии руки, сидълъ онъ въ своей комнатъ, какъ обднякъ, нашедний безцънную жемчужину и тутъ же уронившій ее въ море. «Такая красавица, такія божественныя черты! И гдъ-же? въ какомъ мъстъ?...» Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дълъ, никогда жалость такъ сильно не овладъваетъ нами, какъ при видъ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота нѣжная... Она только съ одной непорочностью и чистотой сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бѣднаго Писка-

рева, была дъйствительно чудесное, необыкновенное явленіе. Ея пребываніе въ этомъ презранномъ кругу еще болае казалось необыкновеннымъ. Всв черты ея были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы разврать уже распустиль надъ нею страшные свои когти. Она бы составила неоцѣненный перлъ, весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звъздой въ незамътномъ семейномъ кругу и однимъ движеніемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказанія. Она бы составила божество въ многолюдномъ залъ, на свътломъ наркетъ, при блескъ свъчей, при безмолвномъ благоговъніи толны поверженныхъ у ногъ ея поклонниковъ; но, увы! она была, какою-то ужасною волею адекаго духа, жаждущаго разруишть гармонію жизни, брошена съ хохотомъ въ эту страшную пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидѣлъ онъ передъ нагорѣвшею свѣчою. Уже и полночь давно минула, колоколъ башни билъ половину перваго, а онъ сидѣлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дѣятельнаго бдѣнія. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолѣвать его, уже комната начала исчезать, одинъ только огонь свѣчи просвѣчивалъ сквозь одолѣвшія его грёзы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошелъ лакей въ богатой ливрев. Въ его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притомъ въ такое необыкновенное время... Онъ недоумѣвалъ и съ нетериѣливымъ любопытствомъ смотрѣлъ въ оба на пришедшаго лакея.

«Та барыня», произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей: «у которой вы изволили за нѣсколько часовъ передъ симъ быть, приказала просить васъ къ себѣ и прислала за вами карету».

Пискаревъ стоялъ въ безмолвномъ удивленіи: «карету, лакей въ ливреф!... Ифтъ, здфсь, вфрно, есть какая-нибудь ошибка»...

«Послушайте, любезный», произнесь онъ съ робостью: «вы, върно, не туда изволили зайти. Васъ барыня, безъ сомнѣнія, прислала за кѣмъ-нибудь другимъ, а не за мною».

«Ифтъ, сударь, я не ошибся. Вфдь вы изволили проводить барыню ифшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?»

«R»

«Ну, такъ пожалуйте же скорѣе, барыня непремѣнно желаетъ видѣть васъ и проситъ васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ».

Инскаревъ собжалъ съ лъстницы. На дворъ, точно, стояла карета. Онъ сълъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремъли подъ колесами и конытами — и освъщенная перспектива домовъ, съ фонарями и вывъсками, понеслась мимо каретныхъ оконъ. Пискаревъ думалъ всю дорогу и не зналъ, какъ разрѣшить это приключеніе. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливрет... Все это онъ никакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажъ, пыльными окнами и разстроеннымъ фортеніано. Карета остановилась передъ ярко освъщеннымъ подъбздомъ, и его разомъ поразили рядъ экипажей, говоръ кучеровъ, ярко освѣщенныя окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливреъ высадиль его изъ кареты и почтительно проводиль въ ефии съ мраморными колоннами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными плащами и шубами, съ яркою ламною. Воздушная лъстинца съ блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онъ уже быль на ней, уже взошелъ въ первую залу, испугавшись и попятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдства. Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замѣшательство; ему казалось, что какой-то демонъ искрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и вет эти куски, безъ смысла, безъ толку, сминалъ вмисть. Сверкающія дамскія плечи и черные фраки, люстры. ламны, воздушные летящіе газы, эопрныя ленты и толстый

контрабась, выглядывавшій изъ-за периль великольнныхъ хоровъ-все было для него блистательно. Онъ увидель за однимъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ съ звъздами на фракахъ, дамъ, такъ легко, гордо и граціозно выступавшихъ по паркету или сидъвшихъ рядами; онъ услышалъ столько словъ французскихъ п англійскихъ; къ тому же молодые люди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, съ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умвли сказать ничего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили бакенбарды, такъ искусно умфли показывать отличныя руки, поправляя галстукъ, дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и упоеніе, такъ очаровательно потупляли глаза, — что... но одинъ уже смиренный видъ Пискарева, прислонившагося съ боязнію къ колоннь, показываль, что онъ растерялся вовсе. Въ это время толна обступила танцующую группу. Онъ неслись, увитыя прозрачнымъ созданіемъ Парижа, въ платьяхъ, сотканныхъ изъ самого воздуха; небрежно касались онв блестящими ножками паркета п были болве эвирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ними всёхъ лучше, всёхъ роскошнёе п блистательнъе одъта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всемъ ея уборф, и при всемъ томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасныя длинныя ресницы опустились равнодушно, и сверкающая бълизна лица ея еще ослѣнительнѣе бросилась въ глаза, когда легкая тѣнь освинла, при наклонв головы, очаровательный лобъ ея.

Пикаревъ употребилъ всв усилія, чтобы раздвинуть толпу и разсмотреть ее; но, къ величайшей досадь, какая-то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безирестанно; притомъ толпа его притиснула такъ, что онъ не смѣлъ податься впередъ, не смѣлъ попятиться назадъ, опасаясь толкнуть какимъ-нибудь образомъ какого-

нибудь тайнаго совътника. По вотъ онъ продрадся-таки внередъ и взглянулъ на свое илатье, желая прилично оправиться. Творецъ небесный! что это? На немъ быль сюртукъ и весь запачканный красками: спфша фхать, онъ нозабыль даже переодъться въ пристойное платье. Онъ попрасивль до ушей и, потупивъ голову, хотвлъ провалиться, но провалиться ръшительно было некуда: камеръюнкеры, въ блестящемъ костюмъ, сдвинулись позади его с вершенною ствною. Онъ уже желаль быть какъ можно подалье сть красавицы съ прекраснымъ лбомъ и ръсницами. Со страхомъ поднялъ онъ глаза посмотръть, не глядить ли она на него. Боже! она стоить передъ нимъ... По от втрои стуниция «Это она!» вскрикнуль онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дълъ, это была она, — та самая. которую встрізтиль онъ на Невскомъ и которую проводиль къ ея жилищу.

Она подняла между тёмъ свои респицы и глянула на вевхъ своимъ яснымъ взглядомъ. «Ай, ай, ай, какъ хороша!...» могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своими глазами весь кругъ, наперерывъ жаждавшій остановить ея вниманіе, но съ какимъ-то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро отвратила ихъ и встрътилась съ глазами Инскарева. О, какое небо! какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вивстить его, онъ разрушить ее и унесеть душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклоненіемъ головы, нітъ. въ ея сокрушительныхъ глазахъ выразился этотъ знакъ такимъ тонкимъ, незамътнымъ выраженіемъ, что никто не могъ его видать, но онъ видаль, онъ поняль его. Танецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и онять вырывалась, визжала и гремвла; наконецъ, танецъ кончился. Она съла; усталая грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) унала на кольни, сжала подъ собою ея воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкій сиреневый цвъть его еще виднве означиль яркую бѣлизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ея — и ничего больше! Никакихъ другихъ желаній — они всѣ дерзки... Онъ стоялъ у ней за стуломъ, не смѣя говорить, не смѣя дышать. «Вамъ было скучно?» произнесла она: «я также скучала. Я замѣчаю, что вы меня ненавидите»... прибавила она, потупивъ свою длинныя рѣсницы.

«Васъ ненавидъть? мнё?.. Я?..» хотёлъ было произнесть совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговориль бы, вёрно, кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замёчаніями, съ прекраснымъ завитымъ на головё хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ довольно недурныхъ зубовъ и каждою остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ, кто-то изъ постороннихъ, къ счастію, обратился къ камергеру съ какимъ-то вопросомъ.

«Какъ это несносно!» сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. «Я сяду на другомъ концѣ зала: будьте тамъ!» Она проскользнула между толпою и исчезла. Онъ. какъ помѣшанный, растолкалъ толну и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! Она сидъла, какъ царица, всѣхъ лучше, всѣхъ прекраснъе, и искала его глазами.

«Вы здёсь?» произнесла она тихо. «Я буду откровенна передъ вами: вамъ, вёрно, странными показались обстоятельства нашей встрёчи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать къ тому презрённому классу твореній, въ которомъ вы встрётили меня? Вамъ кажутся странными мон поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояніи», произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои: «никогда не измёнить ей?»

«О, буду! буду! буду!..»

Не въ это время подошель довольно пожилой человѣкъ, заговорилъ съ ней на какомъ-то непонятномъ для Пискарева языкѣ и подалъ ей руку. Она умоляющимъ взглядомъ носмотрѣла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мѣстѣ и ожидать ея прихода; но въ принадкѣ нетерпѣнія

онъ не въ сплахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея устъ. Онъ отправился вследъ за нею, но толна раздълила ихъ. Онъ уже не видълъ сиреневаго платья: съ безнокойствомъ продирался онъ изъ комнати въ комнату и толкаль безъ милосердія вськъ встрычныхъ, но во вськъ комнатахъ все сидвли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нѣсколько пожилыхъ людей о преимуществъ военной службы передъ статскою; въ другомъ молодые люди, въ превосходныхъ фракахъ, бросали легкія замічанія о многотомныхъ трудахъ поэта-труженика. Пискаревъ чувствовалъ, что одинъ пожилой человыкъ, почтенной наружности, схватилъ за пуговицу его фрака и представляль на его суждение одно весьма справедливое его замъчание, но онъ грубо оттолкнулъ его, даже не замътивнии. что у него на шев быль довольно значительный ордень. Онъ перебъжаль въ другую комнату и тамъ нътъ ея. въ третью — тоже нътъ. «Гдъ же она? Дайте ее мнт! О. я не могу жить, не взглянувши на нее! Мит хочется выслушать, что она хотъла сказать!» Но всъ поиски его оставались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрвлъ на толиу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ-то неясномъ видъ. Наконецъ, ему начали явственно показываться стины его комнаты. Онъ подняль глаза: передъ нимъ стояль подевъчникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинъ его: вся свъча истаяла: сало было налито на ветхомъ столь его...

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой прекрасный сонъ! И зачѣмъ было просыпаться? Зачѣмъ было одной минуты не подождать? Она бы, вѣрно, опять явилась! Досадный разсвѣтъ непріятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ безпорядкѣ... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты? Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая насильно призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ, точно, не замедлилъ къ нему явиться.

но представляль ему вовсе не то, что бы желаль онъ видьть: то поручикъ Пироговъ являлся съ трубкою, то академическій сторожъ, то дъйствительный статскій совътникъ, то голова чухонки, съ которой онъ когда-то рисоваль портретъ, и тому подобная чепуха.

До самаго полудня пролежаль онь въ постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумѣла ел легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный снѣгъ, рука мелькнула передъ нимъ!

Все откинувши, все позабывши, сиделъ онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сновиданія. Ни къ чему не думаль онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой жизни глядёли въ окно, обращенное во дворъ, гдъ грязный водовозъ лилъ воду, мерзнувшую на воздухъ. и козлиный голосъ разносчика дребезжаль: «стараю платья продать». Вседневное и дъйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидъль онь до самаго вечера и съ жадностью бросился въ постель. Долго боролся онъ съ безсонницею, наконецъ, пересилиль ее. Опять какой-то сонь, какой-то пошлый, гадкій сонъ. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Онъ опять ожидаль вечера, онять заснуль, онять снился какой-то чиновникь, который быль вмысты и чиновникъ, и фаготъ. О, это нестерпимо! Наконецъ, она явилась! ея голова и локоны... она глядитъ... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое-то глупое сновидъніе.

Наконецъ, сновидѣнія сдѣлались его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный обороть: онъ, можно сказать, спаль наяву и бодрствоваль во снѣ. Если бы его кто-нибудь видѣлъ сидящимъ безмолвно передъ пустымъ столомъ, или шедшимъ по улицѣ, то, вѣрно бы, приняль его за лунатика или разрушеннаго крѣпкими напитками: взглядъ его былъ вовсе безъ всякаго значенія, природная разсѣянность, наконецъ, развилась и властительно

изгоняла на лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что, наконецъ, сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употребляль всв средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ — для этого нужно принять только опіумъ. Но гдв достать этого опіуму? Онъ вспомнилъ про одного персіянина, содержавшаго магазинъ шалей, который всегда почти, когда ни встрвчалъ его, просилъ нарисовать ему красавицу. Онъ рѣшплея отправиться къ нему, предполагая, что у него, безъ сомнѣнія, есть этотъ эпіумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванѣ и поджавши подъ себя ноги. «На что тебѣ опіумъ?» спросилъ онъ его.

Пискаревъ разсказалъ ему про свою безсонницу.

«Хорошо, я дамъ тебѣ опіуму, только нарисуй мнѣ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! Чтобы брови были черныя и очи большія, какъ маслины; а я сама чтобы лежала возлѣ нея и курила трубку! Слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была красавица!»

Пискаревъ объщалъ все. Персіянинъ на минуту вышелъ и возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлилъ часть ея въ другую баночку и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ но семи капель въ водъ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоцѣнную баночку, которую не отдалъ бы за груду золота, и опрометью побѣжалъ домой.

Пришедши домой, онъ отлилъ нѣсколько канель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ мірѣ! О, какъ хорошо сидитъ она у окна деревенскаго свѣтлаго домика! Нарядъ ея дышитъ такою простотою, въ какую только облекается мысль поэта. Прическа на головѣ ея... Создатель, какъ проста эта прическа и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка наки-

нута на стройной ея шейкѣ; все въ ней скромно, все въ ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! Какъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! Какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ. Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальные и скажите: развѣ я способна къ тому, что вы думаете?»—«О, нѣтъ, нѣтъ! Пусть тотъ, кто осмѣлится подумать, пусть тотъ...»

Но онъ проснулся, растроганный, растерзанный, со слезами на глазахъ. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ мірѣ, а была бы созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходилъ отъ холста, я бы въчно глядъль на тебя и цъловаль бы тебя, я бы жиль и дышаль тобою, какъ прекрасивниею мечтою-и я бы былъ тогда счастливъ; никакихъ бы желаній не простиралъ далѣе. Я бы призывалъ тебя, какъ ангела-хранителя, передъ сномъ и бденіемь, и тебя бы ждаль я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы въ томъ, что она живетъ? Развѣ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамъ и друзьямъ, нъкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша!-въчный раздоръ мечты съ существенностью!» Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не влъ и съ нетерпвніемъ, со страстію любовника, ожидалъ вечера и желаннаго видінія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному, наконецъ, взяло такую власть надъ всемъ бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положеніи противоположномъ дъйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Черезъ эти сновидинія самый предметь какъ-то болъе дълался чистымъ и вовсе преображался.

Пріемы опіума еще болѣе раскалили его мысли, и если былъ когда-нибудь влюбленный до послѣдняго градуса без-

умія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этоть несчастный быль-онь.

Изъ вскуъ сновидений его одно было радестиве для него всвук: ему представилась его мастерская. Онъ такъ быль весель, съ такимъ наслаждениемъ сидъль съ налитрою въ рукахъ! И она туть же. Она была уже его женою. Она сидъла возлъ него, облокотивнись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотрела на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства: все въ комнать его дышало раемъ; было такъ свътло, такъ убрано. Создатель! она склонила иъ нему на грудь предестную свою головку... Лучшаго сна онъ еще никогда не видывалъ. Онъ всталъ послъ него какъ-то свъжье и менье разсъянный, нежели прежде. Въ голов'в его родились странныя мысли. «Можетъ-быть», думаль онь, «она вовлечена какимъ-нибудь невольнымъ, ужаснымъ случаемъ въ развратъ: можетъ-быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можеть-быть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ся гибель и притомъ тогда, когда только стоитъ подать руку, чтобы спасти ее отъ нотопленія?» Мысли его простирались еще далье. «Меня никто не знаетъ», говорилъ онъ самъ себъ: «да и кому какое до меня дело, да и мит тоже истъ до нихъ дела. Если она изъявить чистое раскаяние и переменить жизнь свою, я женюсь на ней. Я долженъ на ней жениться и, върно, савлаю гораздо лучше, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже часто на самыхъ презрънныхъ тваряхъ. По мой подвигь будеть безкорыстенъ и, можетъ-быть. даже великъ: я возвращу міру прекраснъйшее его украшеніе!»

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствоваль краску, вспыхнувшую на его лицъ: онъ подошелъ къ зеркалу и испугался самъ вналыхъ щекъ и о́лъдности своего лица. Тщательно началъ онъ принаряжаться; пріумылся, пригладилъ волоса, надълъ новый фракъ, щегольской жилеть, набросиль плащь и вышель на улицу. Онь дохнуль свёжимь воздухомь и почувствоваль свёжесть на сердце, какъ выздоравливающій, решившійся выйти въ первый разъ послё продолжительной болёзни. Сердце его билось, когда онъ подходиль къ той улице, на колорой нога его не была со времени роковой встрёчи.

Долго онъ искалъ дома; казалось, память ему измѣнила. Онъ два раза прошелъ улицу и не зналъ, передъ которымъ остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро взоѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему навстрѣчу? Его идеалъ, его таинственный образъ, оригиналъмечтательныхъ картинъ, — та, которою онъ жилъ, такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ—она, она сама стояла передъ нимъ. Онъ затрепеталъ; онъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости, обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ нимъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заспаны, хотя блѣдность кралась на лицъ ея, уже не такъ свѣжемъ; но она все была прекрасна.

«А!» вскрикнула она, увидѣвши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа): «зачѣмъ вы убѣжали тогла отъ насъ?»

Онъ въ изнеможении сълъ на стулъ и глядълъ на нее.

«А я только-что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсѣмъ пьяна», прибавила она съ улыбкою.

О, лучше бы ты была нёма и лишена вовсе языка, чёмъ произносить такія рёчи! Она вдругъ показала ему, какъ въ панорамі, вею жизнь ея. Однакожъ, несмотря на это, скріншись сердцемъ, рішился попробовать онъ, не будуть ли иміть надъ нею дійствія его увіншанія. Собравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмісті пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное ея положеніе. Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тімъ чувствомъ удивленія, которое мы изъявляемъ при виді чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взгля-

нула, легко улыбнувшись, на сидъвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставивши вычищать гребешокъ, тоже слушала съ вниманіемъ новаго проповъдника.

«Правда, я бѣденъ», сказалъ, наконецъ, послѣ долгаго и поучительнаго увѣщанія Пискаревъ: «но мы станемъ трудиться, мы постараемся, наперерывъ одинъ передъ другимъ, улучшить нашу жизнь. Пѣтъ ничего пріятнѣе, какъ быть обязану во всемъ самому себѣ. Я буду сидѣть за картинами, ты будешь, сидя возлѣ меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другимъ рукодѣліемъ,—и мы ни въ чемъ не будемъ имѣть недостатка».

«Какъ можно!» прервала она ръчь съ выраженіемъ какого-то презрѣнія. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрѣнная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, вѣрныхъ спутниковъ разврата.

«Женитесь на мнт!» подхватила, съ наглымъ видомъ, молчавшая дотолт въ углу ея пріятельница. «Если я буду женою, я буду сидть вотъ какъ!» При этомъ она сдтала какую-то глупую мину на жалкомъ лицт своемъ, которою чрезвычайно разсмъщила красавицу.

О, это уже слишкомъ! Этого нътъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства, и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цѣли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ онъ весь день. Ипкто не могъ знать, ночевалъ-ли онъ гдѣ-нибудь, или нѣтъ; на другой только день какимъ-то глупымъ инстинктомъ зашелъ онъ на свою квартиру, блѣдный, съ ужаснымъ видомъ, съ растрепанными волосами, съ признаками безумія на лицѣ. Онъ заперся въ своей комнатѣ и никого не впускалъ, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ, прошла недѣля, и комната все такъ же была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвѣта; наконецъ, выломали дверь и нашли бездыханный

трупъ его съ переръзаннымъ горломъ. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ п по страшно искаженному виду можно было заключить что рука его была невърна, и что онъ долго еще мучился, прежде нежели гръшная душа его оставила тъло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бъдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, детски-простодушный, носившій въ себѣ искру таланта, быть-можеть, со временемь бы всныхнувшаго широко и ярко. Инкто не поплакаль надъ нимъ; никого не видно было возлъ его бездушнаго трупа, кромѣ обыкновенной фигуры квартальнаго надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гробъ его тихо, даже безъ всякихъ обрядовъ религін, повезли на Охту; за нимъ идучи, илакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ, и то потому, что вынилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Пироговъ не прищелъ посмотръть на трупъ несчастного бъдняка, которому онъ при жизни оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ, ему было вовсе не до того: онъ быль занять чрезвычайнымъ происшествіемъ. Но обратимся къ нему. — Я не люблю труповъ и покойниковъ, и мив всегда непріятно, когда переходить мою дорогу длинная погребальная процессія и инвалидный солдать, одътый какимъ-то капуциномъ, нюхаетъ львою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душь досаду при видь богатаго катафалка и бархатнаго гроба; но досада моя смѣшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извозчикъ тащитъ красный, ничемъ не нокрытый гробъ бедняка, и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за нимъ, не имъя другого дъла.

Мы, кажется, оставили норучика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бѣднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серьги, перчатки и другія бездѣлушки,

безпрестанно вертвлась, глазвла во всв стороны и оглядывалась назадъ. «Ты, голубушка, моя!» говорилъ съ самоувъренностью Ипроговъ, продолжая свое преслъдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрътить кого-нибудь изъ знакомых в. Но не мъщаетъ извъстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Ипроговъ.

По прежде, нежели мы скажемъ, кто таковъ быль поручикъ Пироговъ, не мешаетъ кое-что разсказать о томъ обществъ, къ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющие въ Петербургъ какой-то средний классъ общества. На вечеръ, на объдъ у статскаго совътника или у дъйствительнаго статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сорокальтними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Нфсколько бледныхъ, совершенно безцвфтныхъ, какъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ иныя перезръли, чайный столикъ, фортеніано, домашніе танцы-все это бываетъ нераздъльно съ свътлымъ эполетомъ, который блещетъ при ламиъ между благонравной блондинкой и чернымъ фракомъ братца или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ девицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить см'яться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсёмъ не имъть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смъшно, чтобы во всемь была та мелочь, которую любять женщины. Въ этомъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имьють особенный дарь заставлять смыяться и слушать этихъ безцвътныхъ красавицъ. Восклицанія, задушаемыя смізхомъ: «Ахъ, перестаньте! Не стыдно ли вамъ такъ смізшить!» бывають имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ класст они попадаются очень редко или, лучше, никогда: оттуда они совершенно вытвенены темъ, что называютъ въ этомъ обществъ аристократами. Впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любять потолковать объ литературъ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорять съ презръніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловь. Они не пропускають ни одной публичной лекціи, будь она о бухгалтерін или даже о лісоводствів. Въ театрів, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ, выключая развъ, если уже играются какіе-нибудь «Филатки», которыми очень оскороляется ихъ разборчивый вкусъ. Въ театръ они безсмънно. Это самые выгодные люди для театральной дирекціи. Они особенно любять въ ньесѣ хорошіе стихи, также очень любять громко вызывать актеровъ: многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведеніяхъ или приготовляя къ казеннымъ заведеніямъ, заводятся, наконецъ, кабріолетомъ и нарою лошадей. Тогда кругъ ихъ становится общириће; они достигаютъ, наконецъ, до того, что женятся на купеческой дочери, умфющей играть на фортеніано, съ сотнею тысячъ, или около того, наличныхъ и кучею брадатой родни. Однакожъ, этой чести они не прежде могуть достигнуть, какъ выслужившись, по крайней мірь, до полковничьяго чина, потому что русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ еще нѣсколько отзывается капустою, никакимъ образомъ не хотятъ видеть дочерей своихъ ни за кфмъ, кромф генераловъ или, по крайней мірь, полковниковъ. Таковы главныя черты этого сорта множество талантовъ, собственно ему принадлежавшихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ «Димитрія Донского» и «Горе отъ ума» и имѣлъ особенное искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами такъ удачно, что вдругъ могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое; умълъ очень пріятно разсказать анекдотъ о томъ, что пушка сама но себь, а единорогъ самъ но себь. Впрочемъ, оно ньсколько трудно перечесть всв таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрисъ и танцовщиць, но уже не такъ ръзко, какъ обыкновенно изъясняется объ этомъ предметь молодой прапорщикъ. Онъ быль очень доволень своимь чиномь, въ который быль произведенъ недавно, и хотя иногда, ложась на диванъ, онъ говориль: «Охъ, охъ, охъ! Суета, все суета! Что изъ этого, что я поручикъ?» но втайнъ его очень льстило это новое

достоинство; онъ разговор часто старался намекнуть о немъ обинякомъ, и одинъ разъ, когда попался ему на улицъ какой-то инсарь, показавшійся ему невіжливымь, онъ немедленно остановиль его и въ немногихъ, но ръзкихъ словахъ даль замітить ему, что передъ нимъ стояль поручикъ, а не другой какой офицеръ. Тамъ болве старался онъ изложить это краснорвчиво, что тогда проходили мимо его двв весьма недурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящному и поощрялъ художника Пискарева; вирочемъ, это происходило, можетъ-быть, оттого, что ему весьма желалось видёть мужественную физіогномію свою на портреть. Но довольно о качествахъ Пирогова. Человъкъ такое дивное существо. что никогда не можно исчислить вдругъ вевхъ его достоинствъ, и чемъ боле въ него всматриваешься, темъ болье является новыхъ особенностей, и описаніе ихъ было бы безконечно. Итакъ, Пироговъ не переставалъ преследовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвѣчала рѣдко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли мокрыми Казанскими воротами въ Мѣщанскую улицу.-улицу табачныхъ и мелочныхъ лавокъ, нѣмцевъ-ремесленниковъ и чухонскихъ нимфъ. Блондинка обжала скорве и впорхнула въ ворота одного довольно запачканнаго дома. Ипроговъ за нею. Она взотжала по узенькой темной лъстницъ и вошла въ дверь, въ которую тоже смѣло пробрался Пироговъ. Онъ увидълъ себя въ большой комнатѣ съ черными ствнами, съ законченымъ потолкомъ. Куча желвзныхъвинтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвъчниковъ была на столъ; полъ былъ засоренъ мъдными и жельзными опилками. Нироговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула да-.rte въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился итти впередъ. Онъ вошелъ въ другую комнату, вовсе не похожую на первую. убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяннъ быль ивмецъ. Опъ быль пораженъ необыкновенно страннымъ видомъ: передъ нимъ сидъть Шиллеръ, - не тотъ Шиллеръ, который написаль «Вильгельма Теля» п «Исторію тридцатильтней войны», но извъстный Шиллеръ, жестяныхъ дълъ мастеръ въ Мъщанской улицъ. Возлъ Шиллера стоялъ Гофманъ.—не писатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Шплеръ быль пьянъ и сидълъ на стуль, топая ногою и говоря что-то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение объихъ фигуръ. Шиллеръ сидълъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявши вверхъ голову, а Гофманъ держаль его за этотъ носъ двумя пальцами и вертёль лезвеемъ. своего сапожническаго ножа на самой его поверхности. Объ особы говорили на нъмецкомъ языкъ, и потому поручикъ Ипроговъ, который зналь по-нѣмецки только «гутъ-моргенъ», ничего не могъ понять изъ всей этой исторіи. Впрочемъ, слова Шиллера заключались вотъ въ чемъ: «Я не хочу, мнъ не нуженъ носъ!» говорилъ онъ, размахивая руками. «У меня на одинъ носъ выходить три фунта табаку въ мѣсяцъ. И я плачу въ русскій скверный магазинъ, —потому что нъмецкій магазинъ не держить русскаго табаку, - я плачу въ русскій скверный магазинь за каждый фунть по 40 копфекъ-это будетъ рубль двадцать копфекъ; двинадцать разъ рубль двадцать конвекъ — это будетъ четырнадцать рублей сорокъ конвекъ. Слышишь, другъ мой Гофманъ? На одинъ носъ четырнадцать рублей сорокъ копфекъ! Да по праздникамъ я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникамъ русскій скверный табакъ. Въ годъ я нюхаю два фунта Рапе, по два рубля фунтъ. Шесть да четырнадцать—двадцать рублей сорокъ копфекъ на одинъ табакъ! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой другъ Гофманъ, не такъ ли?» Гофманъ, который самъ былъ пьянъ, отвѣчалъ утвердительно. — «Двадцать рублей сорокъ копѣекъ! Я швабскій нёмець; у меня есть король въ Германіи. Я не хочу носа! Рѣжь мнѣ носъ! Вотъ мой носъ!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова,

то, безъ всякаго сомнанія. Гофмань отразаль бы ни за что, ни про что Инплеру носъ, потому что онъ уже привель ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хоталь кроить подошву.

Ппллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрошенное лицо такъ некстати ему помъщало. Онъ, несмотря на то, что быль въ упонтельномъ чаду нива и вина, чувствовалъ, что нѣсколько неприлично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствіи находиться въ присутствін посторонняго свидѣтеля. Между тѣмъ Пироговъ слегка наклонился и съ свойственною ему пріятностью сказалъ: «Вы извините меня...»

«Пошель вонь!» отвачаль протяжно Шиллерь.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лицѣ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достоинства онъ сказалъ: «Мнѣ странно, милостивый государь... Вы, вѣрно, не замѣтили... я офицеръ...»

«Что такое офицерь! Я—швабскій німець. Мой самь» (при этомъ Шиллеръ удариль кулакомъ по столу) «будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сділаетъ этакъ: фу!» При этомъ Шиллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидълъ, что ему больше ничего не оставалосъ, какъ только удалиться: однакожъ, такое обхожденіе, вовсе не приличное его званію, ему было непріятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, какимъ бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ, разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивомъ и виномъ; къ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано поутру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатъ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ голосомъ, который очень шелъ къ ея личику, спросила: «Что вамъ угодно?»

«А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Илутовочка, какіе хорошенькіе глазки!»

При этомъ поручикъ Пироговъ хотѣлъ очень мило поднять пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію сиросила: «Что вамъ угодно?»

«Васъ видъть, больше ничего мнѣ не угодно», произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подступая ближе; но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользнуть въ дверь, прибавилъ: «Мнѣ нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мнѣ сдѣлать шпоры? Хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!»

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изъясненіяхъ подобнаго рода.

«Я сейчасъ позову моего мужа», вскрикнула нѣмка и ушла, и черезъ нѣсколько минутъ Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходившаго съ заспанными глазами, едва очнувшагося отъ вчерашняго похмелья. Взглянувши на офицера, онъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но чувствовалъ, что сдѣлалъ какую-то глупость, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ. «Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей», произнесъ онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова, потому что ему, какъ честному нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя, тремя пріятелями, и запирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

«Зачим же такъ дорого?» ласково сказаль Пироговъ.

«Нѣмецкая работа», хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородокъ: «русскій возьмется сдѣлать за два рубля».

«Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей!»

Шпллеръ минуту оставался въ размышленіп: ему, какъ честному нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить его отъ заказыванія, опъ объявиль, что раньше двухъ недѣль не можетъ сдѣлать. Но Ппроговъ безъ всякаго прекословія изъявиль совершенное согласіе.

Измецъ задумался и сталъ размышлять о томъ, какъ бы лучше сдалать свою работу, чтобы она дайствительно стоила иятнадцати рублей.

Въ это время блондинка вошла въ мастерскую и начала рыться на столь, уставленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостію Шиллера, подступилъ къ ней и пожалъ ей ручку, обнаженную до самаго плеча.

Это Шиллеру очень не понравилось. «Мейнъ фрау!» закричаль онъ.

«Васъ волензи дохъ?» отвѣчала блондинка.

«Гензи на кухня!»— Блондинка удалилась.

«Такъ черезъ двѣ недѣли?» сказалъ Пироговъ.

«Да, черезъ двъ недъли», отвъчалъ въ размышлени Шил-леръ: «у меня теперь очень много работы».

«До свиданія, я къ вамъ зайду!»

«До свиданія», отвічаль Шиллерь, запирая за нимь дверь.

Поручикъ Пироговъ рѣшился не оставлять своихъ искапій, несмотря на то, что нѣмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, чтобы можно было ему противиться, тѣмъ болѣе, что любезность его и блестящій чинъ давали полнос право на вниманіе. Падобно, однакоже, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть къ хорошенькой женѣ. По крайней мѣрѣ, я зналъ много мужей, которые въ восторгѣ отъ глупости своихъ женъ и видятъ въ ней всѣ признаки младенческой невинности. Красота производитъ совершенныя чудеса. Всѣ душевные недостатки въ красавицѣ, вмѣсто того, чтобы произвести отвращеніе, становятся какъ-то необыкновенно привлекательны; самый порокъ дышитъ въ нихъ миловидностью; но исчезни она—и женщинѣ нужно быть въ двадцать разъ умнъе мужчины, чтобы внушить къ себъ, если не любовь, то, по крайней мъръ, уваженіе. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда върна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успъть въ смѣломъ своемъ предпріятіи; но съ побъдою препятствій всегда сосдиняется наслажденіе, и блондинка становилась для него интереснъе депь-ото-дия. Онъ началъ довольно часто освъдомляться о шпорахъ, такъ что Шиллеру это, наконецъ, наскучило. Онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы окончить скоръй начатыя шпоры; наконецъ, шпоры были готовы.

«Ахъ, какая отличная работа!» закричалъ поручикъ Пироговъ, увидъвши шпоры. «Господи, какъ это хорошо сдълано! У нашего генерала нътъ этакихъ шпоръ».

Чувство самодовольствія распустилось по душѣ Шиллера. Глаза его начали глядѣть довольно весело, и онъ въ мысляхъ совершенно примирился съ Пироговымъ. «Русскій офицеръ—умный человѣкъ», думаль онъ самъ про себя.

«Такъ вы. стало-быть, можете сдёлать и оправу, напримёръ, къ кинжалу или другимъ вещамъ?»

«О, очень могу!» сказалъ Шиллеръ съ улыбкою.

«Такъ сділайте мий оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу. У меня очень хорошій турецкій кинжаль, но мий бы хотйлось оправу къ нему сділать другую».

Шиллера это какъ бомбою хватило. Лобъ его вдругъ наморщился. «Вотъ тебѣ на!» подумалъ онъ про себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу. Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же русскій офицеръ похвалилъ его работу.—Онъ, нѣсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; но поцѣлуй, который, уходя, Пироговъ влѣпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумѣніе.

Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нѣсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный нѣмецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Еще съ двадцатиътелято возраста, съ того счастливаго времени, въ которое

русскій живеть на фуфу, уже Шиллерь разміриль всю свою жизнь и никакого, ни въ какомъ случав, не делалъ исключенія. Онъ положиль вставать въ семь часовъ, объдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положиль себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталь изъ иятидесяти тысячь, и уже это было такъ вфрио и неотразимо, какъ судьба, потому что скорве чиновникъ позабудеть заглянуть въ швейцарскую своего начальника. нежели итмецъ рашится переманить свое слово. Ни въ какомъ случав не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цвна на картофель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной конфики, но уменьшаль только количество, и хотя оставался иногда ийсколько голоднымъ, но скоро, однакоже, привыкалъ къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цъловать жену свою въ сутки не болъе двухъ разъ, а чтобы какъ-нибудь не поцеловать лишній разъ, онъ никогда не клалъ перцу болве одной чайной ложечки въ свой супъ; впрочемъ, въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, потому что Шиллеръ выпиваль тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однакоже, онъ всегда бранилъ. Пилъ онъ вовсе не такъ. какъ англичанинь, который тотчась послё обёда запираеть дверь на крючокъ и наръзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ немець, пиль всегда вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или съ столяромъ Кунцомъ, тоже немцемъ и большимъ пьяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который, наконецъ, былъ приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положение. Хотя онъ быль флегматикъ и німець, однакожь поступки Пирогова возбудили въ немъ что-то похожее на ревность. Онъ ломалъ голову и не могь придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого русскаго офицера. Между тѣмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, -- потому что уже такъ Провидение устроило, что гдъ офицеры, тамъ и трубки, —куря трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріяткоторою, по словамъ его, онъ уже совершенно былъ накороткъ и которую онъ, въ самомъ дѣлъ, едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мѣщанской, поглядывая на домъ, на которомъ красовалась вывѣска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидѣлъ онъ головку блондинки, свѣсившуюся въ окошко и разглядывавшую прохожихъ. Онъ остановился, сдѣлалъ ей ручкою и сказалъ: «гутъ моргенъ». Влондинка поклонилась ему, какъ знакомому.

«Что, вашъ мужъ дома?»

«Дома», отвѣчала блондинка.

«А когда онъ не бываетъ дома?»

«Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома», сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно», подумалъ про себя Пироговъ: «этимъ нужно воспользоваться»—и въ следующее воскресенье, какъ снътъ на голову, явился передъ блондинкою. Шиллера, дъйствительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пироговъ поступилъ на этотъ разъ довольно осторожно, обощелся очень почтительно и, раскланявшись, показаль всю красоту своего гибкаго, перетянутаго стана. Онъ очень пріятно и учтиво шутиль, но глупенькая німка отвічала на все односложными словами. Наконецъ, заходивши со всёхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложиль ей танцовать. Нёмка согласилась въ одну минуту, потому что нѣмки всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Ппроговъ очень много основывалъ надеждъ: во-первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе; во-вторыхъ, это могло показать его турнюру и ловкость; въ-третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую нтмку и проложить начало всему; короче, онъ выводилъ изъ этого совершенный успѣхъ. Онъ началъ напѣвать какой-то гавотъ, зная, что немкамъ нужна постепенность. Хорошенькая нѣмка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение такъ восхитило Нирогова, что онъ бросился ее цъловать; нъмка начала кричать и этимъ еще болѣе увеличила свою прелесть въглазахъ Пирогова; онъ ее засыпалъ поцѣлуями, какъ вдругъ дверь отворилась, и вошелъ Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всѣ эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но.... я предоставляю самимъ читателямъ судить о гићвћ и негодованіи Шиллера.

«Грубіянъ!» закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи: «какъ ты смѣешь цѣловать мою жену? Ты подлецъ, а не русскій офицеръ. Чортъ побери! не такъ ли, мой другъ Гофманъ? Я нѣмецъ, а не русская свинья» (Гофманъ отвѣчалъ утвердительно). «О! я не хочу имѣть роги! Бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ: я не хочу», продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, при чемъ все лицо его было похоже на красное сукно его жилета. «Я восемь лѣтъ живу въ Петербургъ, у меня въ Швабіи мать моя, и дядя мой въ Нюренбергѣ: я нѣмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! Держи его за рука и нога, камрадъ мой Кунцъ!

И нѣмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ ото́иваться; эти три ремесленника были самый дюжій народъ изъ всѣхъ петеро́ургскихъ нѣм-цевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невѣжливо, что, признаюсь, я никакъ не нахожу словъ къ изображенію этого печальнаго событія.

Я увъренъ, что Шиллеръ на другой день былъ въ сильной лихорадкъ, что онъ дрожалъ, какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиціи, что онъ, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, чтобы все происходившее вчера было во снѣ. Но что уже было, того нельзя перемънить. Пичто не могло сравниться съ гнѣвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскороленіи приводила его въ бъщенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ летѣлъ домой, чтобы, одѣвшись,

оттуда итти прямо къ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство измецкихъ ремесленниковъ. Опъ разомъ хотълъ подать и письменную просьбу въ Главный Интабъ; если же назначение наказания будетъ неудовлетворительно, тогда итти дальше и дальше.

Но все это какъ-то странно кончилось: по дорогв онъ зашелъ въ кондитерскую, съвлъ два слоеныхъ пирожка, прочиталъ кое-что изъ «Сверной Пчелы» и вышелъ уже не въ столь гиввномъ положеніи. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его ивсколько пройтись по Невскому проснекту; къ 9 часамъ онъ уснокоплся и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо безпокопть генерала; притомъонъ, безъ сомивнія, куда-нибудь отозванъ. И потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю контрольной комиссіи, гдв было очень пріятное собраніе многихъ чиновниковъ и офицеровъ его корпуса. Тамъ съ удовольствіемъ провель вечеръ и такъ отличился въ мазуркв, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ.

«Дивно устроенъ свъть нашъ!» думаль я, бредя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествія. «Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходить наобороть. Тому судьба дала прекраснъйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замъчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идеть пѣшкомъ и довольствуется только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имбеть отличнаго повара, но, къ сожалбнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можеть пропустить; другой имветь роть величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какимъ-нибудь нимецкимъ объдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!»

Но страниве всего происшествія, случающіяся на Нев-

скомъ проспектъ. О. не върьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покринче плащомъ своимъ, когда иду но немъ, и стараюсь вовсе не глядать на встрачающиеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чтмъ кажется! Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично спинтомъ сюртучкъ, очень богатъ? ничуть не бывало: онь весь состоить изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившіеся передъ строящеюся церковью, судять объ архитектурь ея? -- совсьмъ ньть: они говорять о томъ, какъ странно съли два вороны одна противъ другой. Вы думаете. что этотъ энтузіастъ, размахивающій руками, говорить о томъ, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера?совсемъ нетъ: онъ говоритъ о Лафаэте. Вы думаете, что эти дамы.... но дамамъ меньше всего върьте. Меньше заглядывайте въ окна магазиновъ: бездълушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнуть страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шлянки. Какъ привлекательно ни развѣвайся вечеромъ вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далье, ради Бога, далье отъ фонаря! и скорье, сколько можно скорфе, проходите мимо! Это счастіе еще, если отделаетесь темъ, что онъ зальетъ щегольской сюртукъ вашъ вонючимъ своимъ масломъ. Но, и кромъ фонаря, все дышить обманомь. Онъ лжеть во всякое время, этоть Невскій проспекть, но болье всего тогда, когда ночь стущенною массою наляжеть на него и отделить былыя и палевыя стины домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ н блескъ, мпріады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричать и прыгають на лошадяхь. и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы ноказать все не въ настоящемъ видъ.

## о малороссійскихъ пъсняхъ.

Только въ последние годы, въ эти времена стремления къ самобытности и собственной народной поэзін, обратили на себя вниманіе малороссійскія пѣсни, бывшія до того скрытыми отъ образованнаго общества и державніяся въ одномъ народъ. До того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрёдка заносилась въ высшій кругъ, слова же оставались безъ вниманія и почти ни въ комъ не возоуждали любопытства. Даже музыка ихъ не появлялась никогда вполнъ. Бездарный композиторъ безжалостно разрывалъ ее и кленлъ въ свое безчувственное, деревянное созданіе \*). Но лучшія п'єсни и голоса слышали только одив украпискія степи: только тамъ, подъ свиью низенькихъ глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при блескъ утра, полудня и вечера, при лимонной желтизнѣ падающихъ колосьевъ ишеницы, онѣ раздаются, прерываемыя однѣми степными чайками, вереницами жаворонковъ и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ пѣсенъ. Это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дѣятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ, при всей многосторонности ея, не по-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ, любители музыки и поэзіи могутъ нѣсколько утѣшиться: недавно издано прекрасное собраніе пѣсенъ Максимовичемъ, и при немъ голоса, переложенные Алябьевымъ.

лучиль высшей цивилизаціи, то весь пыль, все сильное, юное бытіе его выливается въ народныхъ итсняхъ. Онтнадгробный намятникъ былого, болье нежели надгробный намятникъ: камень съ краснорфинвымъ рельефомъ, съ историческою надинсью-ничто противъ этой живой, говорящей. звучащей о прошедшемъ лътописи. Въ этомъ отношении ивсни для Малороссін—все: и поэзія, и исторія, и отцорская могила. Кто не проникнуль въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ е прошедшемъ быть этой цвътущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы или точнаго объясненія міста. втрной реляціи: въ этомъ отношеній немиогія ифени номогуть ему. Но когда онъ захочеть узнать втрный быть. стихін характера, всв изгибы и оттвики чувствь, волненій. страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочеть вынытать духъ минувшаго вфка, общій характеръ всего целаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будеть удовлетворенъ внолиф: исторія народа разоблачится передъ нимъ въ ясномъ величіп.

Ифени малороссійскія могуть вполиф назваться историческими, потому что онв не отрываются ни на мигъ отъ жизни и всегда втрны тогдашней минутт и тогдашнему состоянію чувствъ. Вездѣ проникаетъ ихъ. вездѣ въ нихъ дышить эта широкая воля козацкой жизни. Вездъ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ оросаетъ тишину и безнечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю повзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свѣжестью. съ карими очами, съ ослѣнительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви. удерживающая за стремя коня его, ни престарфлая мать, разливающаяся какъ ручей елезами, которой всьмъ существованіемъ завладьло одно материнское чувство.—ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ сибинтъ въ стени, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ, все заминяетъ ватага гулливыхъ рыцарей набъговъ. Узы этого братства для него выше всего, спльнёе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмъримая степь отъ Тамана до Дуная — дикій океанъ цвѣтовъ колышется однимъ налетомъ вѣтра; въ безиредѣльной глубинѣ неба тонутъ лебеди и журавли; умирающій козакъ лежитъ среди этой свѣжести дѣвственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть, не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

То ще добре козацька голова знала, Що безъ війска козацького не вмирала.

Увидивши ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли козацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновеніемъ; извергается ли изъ самоналовъ потопъ дыма и пуль; кружаетъ ли вольно медъ, вино; описываются ли ужасная казнь гетмана, отъ которой дыбомъ подымается волосъ, мщеніе .н козаковъ, видъ ли убитаго козака, съ широко-раскинутыми руками на травћ, съ разметаннымъ чубомъ, клекты ли орловъ въ небъ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать козацкія очи, — все это живеть въ песняхъ и окинуто смітлыми красками. Остальная половина пітсней изображаетъ другую половину жизни народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашняго; здёсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здёсь, напротивъ, одинъ женскій мірь, ніжный, тоскливый, дышащій любовію. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цёлые годы. Годы эти были проводимы женщинами въ тоскъ, въ ожиданій своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ передъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранствѣ, какъ сновидѣніе, какъ мечта. Оттого любовь ихъ делается чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столиило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгновеніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновеніемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

Ой чорные бровенята! Лыхо мини зъ вами: Не хочете ночеваты Ни ноченьки сами.

Она вся живетъ воспоминаніемъ. Все, на что они гляділи вмісті, куда они вмісті ходили, что вмісті говорили,—все это припоминаетъ она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видитъ въ природі, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всімъ имъ говоритъ и жалуется. И какъ просты, какъ поэтически-просты ея исполненныя души різчи! Ко всему приміняетъ она состояніе свое и не можетъ наговориться, потому что человіть многорізчивъ всегда, когда въ его грусти заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяніемъ говорить она:

Да вжежь мини не ходыты
Куды я ходыла!

Да вжежь мини не любиты,
Кого я любила!

Да вжежь мини не ходыты
Ранкомъ по-пидъ замкомъ!

Да вжежь мини не стояты
Изъ моимъ коханкомъ!

Да вжежь мини не ходыты
Въ лиски по оришки!

Да вжежь мини минулися
Дивоцкія смишки!

Чтобы сколько-нибудь сдёлать доступною для незнающихъ малороссійскаго языка глубину чувствъ, разсыпанныхъ въ этихъ пёсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводъ.

Разсердился, разгиввался на меня мой милый! Воть онъ свалаеть своего вороного коня и вдеть далеко, далеко отъ меня.

Куда же ты, мой милый, голубчикъ мой сизый, куда ты увзжаешь? Кому ты меня беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, цока не возвращусь изъ дальней дороги».

О, если-бъ я знала, если бы видѣла, откуда будетъ ѣхать мой милый, я бы ему по всей дорогѣ мостила мосты изъ зеленаго тростника и все бы ждала его въ гости.

Боже Всесильный! выровняй всё долины и горы, чтобы вездё было ровно, чтобы оттолё ему до самаго дому было хорошо ёхатъ.

Чу! луга шумять, берега звенять, по дорогѣ зеленѣеть трава—это онъ! это мой милый ѣдетъ!

Чу! луга шумятъ, берега звенятъ, расцвѣтаетъ калина—вѣрно, гдѣнибудь мой милый, голубчикъ мой сизый, съ другою разговариваетъ.

Зачёмъ же ты не пріёхаль, зачёмъ не прилетёль, какъ я тебё говорила? Коня ли не имёль, дороги ли не зналь, или мать не велёла тебё?

«Я коня имѣю; я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велѣла мнѣ сѣдлать коня.

«Но только лишь сяду на коня, только лишь выёду за ворота, какъ уже бѣжитъ за мною другая и такъ жалко стонетъ, такъ плачетъ, что тоска ея хватаетъ за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобныхъ пѣсенъ, можетъбыть, даже гораздо лучшихъ. Всв онв благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездв новыя краски, вездв простота и невыразимая нѣжность чувствъ. Гдѣ же мысли въ нихъ коснулись религіознаго, тамъ онв необыкновенно поэтически. Онъ не изумляются колоссальнымъ созданіямъ вѣчнаго Творца: это изумленіе принадлежить уже ступившему на высшую ступень самопознанія; но ихъ въра такъ невинна, такъ трогательна, такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онъ обращаются къ Богу, какъ дъти къ отцу; онъ вводять Его часто въ быть своей жизни съ такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображеніе становится у нихъ величественнымъ въ самой простотъ своей. Отъ этого самые обыкновенные предметы въ пъсняхъ ихъ облекаются невыразимою поэзіей, чему еще боле помогають остатки обрядовь древней славянской миоологін, которые он' покорили христіанству. Часто тоскующая дева умоляеть Бога, чтобы Онъ засветиль на небъ восковую свъчку, пока ея милый перебредетъ черезъ рѣку Дунай. На всемъ печать чистаго первоначальнаго младенчества, стало-быть — и высокой поэзіп. Изложеніе ивсней ихъ, какъ женскихъ, такъ и козацкихъ, почти всегда драматическое — признакъ развитія народнаго духа и двятельной, безнокойной жизни, долго обнимавшей народъ. Ивсии ихъ почти викогда не обращаются въ описательныя п не занимаются долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользить въ куплетъ. но тъмъ не меиве черты ея такъ новы, тонки, різки, что представляють весь предметь. Впрочемъ, къ нимъ приобгаютъ для того только. чтобы сильнее выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. То же самое у нихъ представляется разомъ и во вишинемъ, и во внутреннемъ мірт. Часто, вмъсто цълаго вевшняго, находится только одна резкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдъ дельзя найти подобной фразы: быль вечерь: но вмисто этого говорится то, что бываеть вечеромь. Halip.

Шли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля: Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многіе, не понявъ, считали подобные обороты безсмыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругь. сильно, разко и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многихъ пъсняхъ нттъ одной общей мысли, такъ что онт походять на рядь куплетовь, изъ которыхъ каждый заключаеть въ себъ отдъльную мысль. Иногда онъ кажутся совершенно безпорядочными, нотому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыкновенно тв предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помъщаются и въ ифсии; но за то изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражають самою очаровательною безотчетностью поэзін. Самая яркая и върная живонись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пфсия сочиняется не съ перомъ въ рукф, не на бумагь, не съ строгимъ расчетомъ, но въ вихрь, въ забвенін, когда душа звучить и вей члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнъе, руки вольно векидываются на воздухъ и дикія волны веселья уносять его отъ всего. Это примичается даже въ самыхъ заунывныхъ ифсияхъ, которыхъ раздирающіе звуки съ болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться изъ души человька въ обыкновенномъ состояніи, при настоящемъ воззрвнін на предметь. Только тогда, когда вино неремишаеть и разрушить весь прозаическій порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласіи звучатъ внутреннимъ согласіемъ, — въ такомъ-то разгуль, торжественномъ больше, нежели веселомъ, душа, къ непостижимой загадкъ, изливается нестериимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдівніе! Весь таннственный составъ его требуетъ звуковъ, однихъ звуковъ. Оттого поэзія въ ивсняхъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болте доступна каждому, нежели поэзія звуковъ, или, лучше сказать, поэзія поэзіи. Ее одинъ только избранный, одинь истинный въ душ'в поэтъ понимаетъ; и потому-то часто самая лучшая пъсня остается незамъченною, тогда какъ незавидная вынгрываетъ своимъ содержаніемъ.

Стихосложение малороссійское самое выгодное для ивсенъ: въ немъ соединяются вмёстё и размёръ, и тоника, и риома. Паденіе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бываетъ слишкомъ длинна; если же это и случается, то цезура посерединь, съ звонкою риомою, переръзываеть ее. Чистые, протяжные ямбы ръдко попадаются; большею частію быстрые хорен, дактили, амфибрахін летятъ шибко, одинъ за другимъ, прихотливо и вольно мішаются между собою, производять новые разміры и разнообразять ихъ до чрезвычайности. Риемы звучать и сшибаются одна съ другою, какъ серебряныя подковы танцующихъ. Вфрность и музыкальность уха-общая принадлежность ихъ. Часто вся строка созвукивается съ другою, несмотря, что иногда у объихъ даже риемы нътъ. Близость риемъ изумительна. Часто строка два раза тернитъ цезуру и два раза риемуется до замыкающей риемы, которой сверхъ того даетъ отвъть вторая строка, тоже два

раза созвукнувшись на серединѣ. Иногда встрѣчается такая риома, которую повидимому нельзя назвать риомою, но она такъ вѣрна своимъ отголоскомъ звуковъ, что нравится иногда болѣе, нежели риома, и никогда бы не пришла ъъ голову поэту съ перомъ въ рукѣ.

Характеръ музыки нельзя определить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ ивсняхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и кажется. шалить, резвится звуками. Иногда звуки ея принимають мужественную физіогномію, становятся сильны, могучи. крынн; стопы тяжело ударяють въ землю, и, кажется, какъ будто бы подъ нихъ можно плясать одного только гонака. Иногда же звуки ея становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, силящіеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуеть себя исполиномъ: душа его и все существование раздвигается, расширяется до безпредельности. Онъ отделяется вдругъ отъ земли, чтобы сильнее ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живуть, жгуть, раздирають душу. Русская заунывная музыка выражаеть, какъ справедливо замътилъ М. Максимовичъ, забвение жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить вседневныя нужды н заботы; но въ малороссійскихъ пѣсняхъ она слилась съ жизнью: звуки ея такъ живы, что, кажется, не звучать, а говорять, -- говорять словами, выговаривають речи, и каждое слово этой яркой речи проходить душу. Взвизги ея иногда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваетъ, какъ будто бы коснулось къ нему острое жельзо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуеть, что надежда давно улетела изъ міра. Вь другомъ мъсть отрывистыя стенанія, вопли, такіе яркіе,

живые, что съ тренетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый воиль матери, у которой свирвное насиліе вырываеть младенца, чтобы съ звірскимъ сміхомъ расшибить его о камень. Ничто не можеть быть сильнее народной музыки, если только народъ имълъ поэтическое расположеніе, разнообразіе и дъятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ вѣчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и нигдъ выразиться, какъ только въ его пъсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту годину, когда хищно ворвалась въ нее унія. По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей бур'в съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по брильянтовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освъженныя деревья, когда солнце мечеть вечерній лучь, разр'єженный воздухь чисть, вдали звонко дребезжить мычаніе стадь, голубоватый дымь, вѣстникь деревенского ужина и довольства, несется свътлыми кольцами къ небу, и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

1833.



## МЫСЛИ О ГЕОГРАФІИ.

(ДЛЯ ДЪТСКАГО ВОЗРАСТА).

Велика и поразительна область географіи: край, гдв киинтъ югъ и каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдв въ искаженныхъ чертахъ природы прочитывается ужасъ, и земля превращается въ оледенълый трупъ; исполины-горы, парящія въ небо, наброшенный небрежно, дышащій всею роскошью растительной силы и разнообразія видъ, и раскаленныя пустыни и степи; оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предъль всего живущаго! — Гдъ найдутся предметы, сильнъе говорящие юному воображению? — Какая другая наука можеть быть прекрасные для дытей. можеть быстрые возвысить поэзію младенческой души ихъ? И не больно ли, если показывають имъ, вмѣсто всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелеть, холодно говоря: «Воть земля, на которой живемъ мы: вотъ тотъ прекрасный міръ, нодаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ!»—Этого мало: его совершенно скрывають отъ нихъ и дають имъ вмѣсто того грызть политическое тёло, превышающее міръ ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями. — Невольно при этомъ приходитъ на мысль: неужели великій Гумбольдть и ть отважные изследователи, принесшіе такъ много свъдьній въ область науки, истолковавние дивные јероглифы, коими покрытъ міръ нашъ,должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрасть, болье другихъ нуждающійся въ ясности и опредьлительности, долженъ видъть передъ собою одни непонятныя изображенія?

Дѣтскій возрасть есть еще одна жажда, одно безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуеть, все хочеть узнать. Его болѣе всего интересують отдаленным земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живуть? Эти вопросы стремятся у него толпою и всѣ они относятся прямо къ физической географіи, и потому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плѣнительный, — долженъ болѣе и обширнѣе занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности воспитанниковъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читають ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стонть, чтобь ее проходили не въ одномъ классь; но преподаватели впадають въ большую ошибку: размежевывають земной шаръ на двв или, смотря по классамъ, на три части и самому начальному классу достается Европа, разсматриваемая обыкновенно въ политическомъ отношеніи съ подробнъйшими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждають по степямь и нескамь африканскимь и бесьдують съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формъ такого преподаванія, нужно имъть необыкновенную память, чтобы удержать въ ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феноменъ въ природѣ, то въ головѣ этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. - Это будуть тщательно отделанныя, разрозненныя части, которыми не управляеть одна мощная жизнь, быющая ровнымъ пульсомъ по всемъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархического правленія и утратившій его въ бур'в политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходитъ географію въ два разные періода своего возраста. Въ первомъ онъ долженъ узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ такой, который бы пробудилъ всю внимательность его, который бы показалъ всю обширность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ

должны ниспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика. и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составиль одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всѣ концы его. Ничего въ подробности, но только однѣ рѣзкія черты, но только, чтобы онъ чувствовалъ, гдѣ стужа, гдѣ болѣе растительность, гдѣ выше мануфактурность, гдѣ сильнѣе образованность, гдѣ глубже невѣжество, гдѣ ниже земля, гдѣ стремительнѣе горы.—Во второмъ періодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть передъ нимъ раздвинутъ. Онъ долженъ разсмотрѣть въ микроскопъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узнаетъ всѣ исключенія и переходы, менѣе рѣзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имѣть вовсе у сеоя книги. Она, какая об ни обыла, оудетъ сжимать его и умерщвлять воображеніе: передъ нимъ должна обыть одна только карта. Ни одного географическаго явленія не нужно объяснять, не укрѣпивши на мѣстѣ, хотя обы это обыло только яркое, живописное описаніе, чтобы воспитанникъ, внимая ему, глядѣлъ на мѣсто въ своей картѣ, и чтобы эта маленькая точка какъ обы раздвигалась передъ нимъ и вмѣстила обы въ сеоѣ всѣ тѣ карты, которыя онъ видитъ въ рѣчахъ преподавателя. Тогда можно обыть увѣреннымъ, что онѣ останутся въ намяти его вѣчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнитъ красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его намяти. Черченіе карть, надь которымъ заставляють воснитанниковъ трудиться, мало приносить пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдъльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ ихъ уничтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтовалъ сдѣлать всю воду оѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ со-

вершенно отдёлились, рёзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и преслёдовали бы ихъ неотступно неправильною своею фигурою. Послё этого будеть имъ гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т. е. означать всё мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они вначалё совсёмъ не знають ихъ, но за то удержать общій видъ земли.

Гораздо лучше проходить вначалѣ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всѣ части свѣта: чрезъ это очевиднѣе будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замѣтивши ихъ въ общей массѣ, они могутъ тогда погрузиться глубже въ каждую часть свѣта. Но въ порядкѣ частей свѣта я бы совѣтовалъ лучше слѣдовать за постепеннымъ развитіемъ человѣка, стало-быть, вмѣстѣ и за постепеннымъ открытіемъ земли: начать съ Азіи, съ его колыбели, съ его младенчества, перейти въ Африку, въ его пламенное и вмѣстѣ грубое юношество, обратиться къ Европѣ, къ его быстрому разоблаченію и зрѣлости ума, шагнуть вмѣстѣ съ нимъ въ Америку, гдѣ, развитый и властительный, встрѣтился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое раздёленіе, мий кажется, будеть гораздо естественние. Прежде всего воспитанникь должень составить себів общее характеристическое понятіе о каждой изь нихь. Во-первыхь, объ Азін, гдів все такъ велико и общирно, гдів люди такъ важны, такъ холодны съ вида и вдругъ кипять неукротимыми страстями; при дітскомъ умів своемъ думають, что они умийе всібхъ; гдів все гордость и рабство; гдів все одівается и вооружается легко и свободно, все найздничаеть; гдів турокъ радъ просидіть цільній візкъ, поджавъ ноги и куря кальянъ свой, и гдів бедуннъ, какъ вихорь, мчится по пустынів; гдів візра переходить въ фанатизмъ, и вся страна — страна візропсповіданій, разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африків, гдів солнце жжеть, и океаны песчаныхъ степей растягиваются на не-

изм'єримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и челов'єкь, мало чёмь разнящійся наружностью и своими чувственными наклонностями оть обезьянь, кочующих в по ней ордами, и т. далье.

Начертивъ видъ части свѣта, воспитанникъ указываетъ всѣ высочайшія и низменныя мѣста на ней, разсказываетъ, какъ развѣтвляются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразныя цѣпи. Въ этомъ смыслѣ можно съ пользою употреблять Риттерово барельефное изображеніе Европы, хотя оно не совсѣмъ еще удобно для дѣтей, по причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней. Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины, или изъ металла, настоящій барельефъ. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ памяти всѣ высокія и низменныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей землѣ, то познаніе ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развѣтвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и, наконецъ, характеръ и отличіе каждой цѣпи,—все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая-то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ гранитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или, наконецъ, самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже разсказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ—и можно разсказать занимательно. Что же касается до поверхности ихъ, то, само собою разумѣется, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ и высоту, до которой подымался человѣкъ.

Не мѣшало бы коснуться слегка подземной географіи. Мнѣ кажется, нѣтъ предмета болѣе поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можетъ только возрастъ высшій. Тутъ всв явленія и факты дышатъ исполинскою колоссальностью. Здвсь встрвчаются цвлыя массы. Тутъ на всемъ отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли; душа сильнве чувствуетъ великія двла Творца. Тутъ лежатъ погребенными цвлыя цвпи подземныхъ льсовъ. Тутъ лежитъ въ глубокомъ уединеніи раковина и уже превращается въ мраморъ. Тутъ дышатъ ввчные огни, и отъ взрыва ихъ измвняется поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтобъ не тронула его воображенія.

Процессъ и разселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстницею градусовъ: гдѣ растеніе Юга—хозяннъ, куда перешло оно какъ гость, подъ какимъ градусомъ умираетъ, гдѣ начинается растеніе Сѣвера, гдѣ и оно, наконецъ, гибнетъ, прозябаніе прекращается, природа обмираетъ въ объятіяхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается недоступными для человѣка льдами. Такимъ же образомъ и разселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особенный видъ ея.

Произведенія искусства вообще являются досель у географовь отрывисто. Перехода ньть никакого оть природы къ произведеніямь человька. Они отрублены, какъ топоромь, оть своего источника. Я уже не говорю о томь, что у нихъ не представлень вовсе этоть брачный союзь человька съ природою, оть котораго рождается мануфактурность. И такъ, прежде нежели воспитанникъ приступить къ обозрьнію мануфактурь и произведеній рукъ человька, нужно, чтобы онъ быль пріуготовлень къ тому произведеніями земли, чтобы онъ самъ собою могь вывесть, какія мануфактуры должны быть въ такомъ-то государствь; если же встрытится исключеніе, тогда необходимо показать, отчего оно произошло: можетъ-быть, безпечный характеръ народа, можеть, стороннія обстоятельства, или излишнее богатство

сосѣдей, или невозможность дальнѣйшихъ сообщеній, или д угія подобныя имъ — воспрепятствовали. Пріуготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить къторговлѣ, которая безъ того будетъ тоже незанимательна и непонятна.

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязань показать каждаго физіогномію и тѣ отпечатки, которые приняль его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Всѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т. е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отчего, напримѣръ, тевтонское племя среди своей Германіи означено твердостью флегматическаго характера, и отчего оно, перейдя Альпы, напротивъ, принимаетъ всю игривость характера легкаго.

Весьма полезны для дётей карты, изображающія разселеніе просвіщенія по земному шару. Это польза превращается въ необходимость, когда проходять они Европу. По какъ у насъ нёть такихъ карть, то преподавателю небольшого труда стонть сділать оныя самому. Міста, гді просвіщеніе достигло высочайшей степени, означать світомь и бросать легкія тіни, гді оно ниже. Тіни сій становятся, чімь даліве, тімь крітче, и наконець превращаются въ мракъ, по мітрі того, какъ природа дичаеть, и человіть оканчивается бездушнымь эскимосомь.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчисленіемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотрѣть на карту — вотъ одно средство узнать ее. Не мѣшало бы вырѣзать каждое государство особенно, такъ, чтобы оно составляло отдѣльный кусокъ и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ и форма.

При изображеніи каждаго города, непреміню должно означить разко его мастоноложение: подымается ли онъ на горѣ, опрокинутъ ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и, вообще, сильными и немногими чертами обозначить характерь его. Преподаватель обязань исторгнуть изъ обширнаго матеріала все, что бросаеть на городъ отличіе и оттъняетъ его отъ множества другихъ. Пусть восинтанникъ знаетъ, что такое Римъ, что Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мъряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видѣ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно быть исключено въ определении отдельно каждаго города. Вс многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ определеніяхъ губерискаго города разсказывается, что въ немъ есть гимназія, соборная церковь; уёзднаго — что въ немъ есть уфадное училище и т. п. Къ чему? Воспитаннику довольно сказать сначала, что у насъ гимназіи во всёхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-рояля, Фальконетова Петра, Кіевопечерской лавры, Кингъ-Бенча — нётъ другихъ въ мірё. Объ нихъ дитя, върно, потребуетъ подробнаго свъдънія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воспитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей, развѣ только въ такомъ случав, когда оно, по своей величинв или отрицательно, выходить изъ категоріи обыкновеннаго. Вмісто этого, можно занять его архитектурой города, -- въ какомъ вкуст онъ выстроенъ, колоссальны ли, прекрасны ли его строенія. Если онъ древній, то какъ величественна, даже въ самой странности своей, его старинная, повитая стольтіями и на чудо взлельянная самими потрясеніями архитектура, и какъ, напротивъ того, легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столътіемъ. При мысли о какомънибтдь германскомъ городкѣ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себф тфсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдв все такъ просто, такъ мило, такъ буколически, и рядомъ съ ними угловатые, просекающе остріемъ

воздухъ, шипцы церквей. При мысли о Римѣ, гдѣ глухо отозвался весь канувшій въ пучину стольтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тѣмъ мысль о зданіяхъ-исполивахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колонны, дряхлѣютъ, какъ бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мѣшаетъ чаще показывать фасады примѣчательнѣйшихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ врѣжется въ памяти; притомъ это послужитъ невольно и нечувствительно къ образованію юнаго вкуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять воспоминаніями географическій міръ ихъ. Протекшее должно быть слишкомъ разительно, и развѣ уже происходить изъ чисто-географическихъ причинъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходитъ въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія: тогда географія сливается и составляетъ одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный: всв поразительныя мъстоположенія, великія явленія природы—должны быть окинуты яркими красками. Что дъйствуетъ сильно на воображение, то не скоро выбыется изъ головы. Слогъ его долженъ болѣе подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можеть удержаться въ головъ отрока, особливо если она распространена въ мелочахъ. Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда она искусно скрыта отъ него. Его система-интересъ, нить происшествій или нить описаній. Все, что истинно нужно, что болже относится къ нашей жизни, что более можемъ мы впоследствін приспособить къ себъ, все это уже интересно. Да вирочемъ, что не интересно въ географін? Она такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дъйствія, и, несмотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослаго представляеть философически-увлекательный предметь. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болье съ міромъ, со всьмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило памяти, а представлялось бы свътло нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ путешественниковъ, которыхъ множество и изъ которыхъ, кажется, донынъ, въ этомъ отношеніи, мало умъли извлекать пользы.

Лѣность и непонятливость воспитанника обращается въвину педагога и суть только вывѣски его собственнаго нерадѣнія: онъ не умѣль, онъ не хотѣль овладѣть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставилъ ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать въ дитяти. Мнѣ часто случалось быть свидѣтелемъ, какъ ребенокъ, признанный за неспособнаго ни къ чему, обиженнаго природою, слушалъ съ неразвлекаемымъ вниманіемъ страшную сказку, и на лицѣ его, почти бездушномъ, не оживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, поперемѣнно прорывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого вниманія въ пользу науки?

1829.



## послъдній день помпеи.

(Картина Брюлова.).

Картина Брюлова—одно изъ яркихъ явленій XIX вѣка. Она — свътлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ-то полулетаргическомъ состояніи. Не стану говорить о причинт этого необыкновеннаго застоя, хотя она представляетъ занимательный предметъ для изследованія: замѣчу только. что если конецъ XVIII столътія и начало XIX въка ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи. то за то они много разработали ся части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развитъ и постигнутъ несравненно глубже. нежели въ прежнія времена. Замътили такія тайныя явленія. какихъ прежде никто не подозрѣвалъ. Вся та природа. которую чаще видить человѣкъ, которая его окружаетъ и живетъ съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великіе художники, достигли изумительной истины и совершенства. Всв наперерывъ старались замътить тогъ живой колоритъ, которымъ дышитъ природа. Все тайное въ ея лонь, весь этотъ нъмой языкъ нейзажа, подмѣчены или, лучше сказать, украдены, вырваны изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя вев произведния этого ввка похожи болве на опыты или, лучше сказать, записки, матеріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вносить путешественникъ въ свою книгу съ тъмъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ послѣ

нъчто цълое. Живонись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многочисленныя мелкія явленія были съ жадностію разрабатываемы въ частяхъ. Этимъ обязаны мы XIX въку. Колоритъ, употребляемый XIX въкомъ, показываетъ великій шагъ въ знаніи природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющіеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые рѣшительно въ XIX въкъ опредълили сліяніе человъка съ окружающею природою: какъ въ нихъ дёлится и выходитъ окинутая мракомъ и освъщенная свътомъ перспектива строеній! какъ сквозитъ освъщенная вода, какъ дышитъ она въ сумракъ вътвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляеть предметы передъ самыми глазами зрителя! какое смѣлое, какое дерзкое употребленіе тѣней тамъ, гдѣ прежде вовсе ихъ не подозрѣвали! и вмѣстѣ, при всей этой рѣзкости, какая роскошная нѣжность, какая подмѣчена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнъе всего постигнуто въ наше время, такъ это освъщение. Освъщение придаетъ такую силу и, можно сказать, единство всёмъ нашимъ твореніямъ, что они, не имъя въ себъ никакого глубокаго достоинства, показывающаго геній, необыкновенно, однакоже, пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить. хотя, внимательно разсматривая, иногда увидишь въ творцѣ ихъ необщирное познаніе искусства.

Возьмите всв безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго таланта, въ которыхъ дышить и вветь природа такъ, что они, кажется, какъ будто оцввчены колоритомъ. Въ нихъ заря такъ тонко сввтлветь на небв, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя сіяніемъ солнца, какъ будто покрыты тонкою пылью; въ нихъ яркая бвлизна сладострастно сверкаетъ въ самомъ глубокомъ мракв твни. Разсматривая ихъ, кажется, боншься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлить въ природв, который происходить отъ сраженія сввта съ твнью, весь этотъ эффектъ сдвлался цвлью

и стремленіемъ всѣхъ нашихъ артистовъ. Можно сказать, что XIX въкъ есть въкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до последняго, топорщится произвесть эффектъ, начиная отъ поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надобдають, и, можеть-быть, XIX вокь, но странной причудь своей, наконець, обратится ко всему безъэффектному. Впрочемъ, можно сказать, что эффекты болъе всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами: тамъ, если они будутъ ложны и неумъстны, то ихъ ложность и неумфстность тотчасъ видна всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дело: тамъ они, если ложны, то вредны темъ, что распространяютъ ложь, потому что простодушная толна безъ разсужденія кидается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они върны и превращаютъ человъка въ исполина: но когда они въ рукахъ поддѣльнаго таланта, то для истиннаго понимателя они отвратительны, какъ отвратителенъ карло, одътый въ платье великана, какъ отвратителенъ подлый человѣкъ, пользующійся незаслуженнымъ знакомъ отличія. Но все это, однакожъ, не относится къ нынашнему далу. Должно признаться, что въ общей масса стремленіе къ эффектамъ болье полезно, нежели вредно: оно болъе двигаетъ виередъ, нежели назадъ, и даже въ последнее время подвинуло все къ усовершенствованію. Желая произвести эффектъ, многіе болье стали разсматривать предметь свой, сильнее напрягать умственныя способности. И если вфриый эффектъ оказывался большею частію только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ геніевъ, а не огромное раздробленіе жизни и познаній, которымъ обыкновенно приписываютъ. Притомъ, стремленіе къ эффектамъ обделало многія мелкія части чрезвычайно удовлетворительно и рѣзкою своею очевидностію сдѣлало ихъ доступными для всъхъ. Не помню, кто-то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и/ отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не будетъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ. И его шаги уже, вѣрно, будутъ исполински и видимы всѣми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можеть назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ. Въ ней все заключилось. По крайней м'тра, она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ. Мысль ея принадлежитъ совершенно вкусу нашего въка, который вообще, какъ бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всв явленія въ общі: группы и выбираеть сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежать: «Видініе Валтазара,» «Разрушеніе Ниневіи» и насколько другихъ, гда въ страшномъ величіи представлены эти великія катастрофы, которыя составляють совершенство осв'ященія, гд'я молнія въ грозномъ величіи озаряетъ ужасный мракъ и скользитъ но верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выраженіе этихъ картинъ поразительно и исполнено необыкновеннаго единства; но въ нихъ вообще только одна идея эгой мысли. Онъ похожи на отдаленные виды; въ нихъ только общее выраженіе. Мы чувствуемъ только страшное положение всей толны, но не видимъ человъка, въ лицъ котораго быль бы весь ужась имъ самимъ зримаго разрушенія. Ту мысль, которая видёлась намъ въ такой отдаленной перспективѣ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвель онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросиль ее целымь потопомь на свою картину. Молнія у него залила и потопила все, какъ будто бы съ темъ, чтобы все выказать, чтобы ни одинъ предметь не укрылся отъ зрителя. Оттого на всемъ у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры онъ кинуль сильно, такою рукою, какою мечеть только могущественный геній: эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлетъ, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевъ; эта грянувшаяся на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся въ такой красотъ руку; этотъ ребенокъ, вонзившій въ зрителя взоръ свой; этотъ несомый дътьми старикъ, въ страшномъ тѣлѣ котораго дышитъ уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окаменила въ воздухи съ распростертыми пальцами; мать, уже не желающая обжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышить зритель; толна, съ ужасомъ отступающая отъ строеній или со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взирающая на страшное явленіе, наконецъ, знаменующее конецъ міра; жрецъ въ бѣломъ саванѣ, съ безнадежною яростью мечущій взглядъ свой на весь міръ, все это у него такъ мощно, такъ смѣло, такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возникнуть въ голова генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержаніе картины и приводить толкованія и поясненія на изображенныя событія. Для этого у всякаго есть глазъ и мѣрило чувства; притомъ же это слишкомъ очевидно. слишкомъ касается жизни человѣка и той природы, которую онъ видитъ и понимаетъ, потому-то они доступны всѣмъ отъ мала до велика: я замѣчу только тѣ достоинства, тѣ рѣзкія отличія, которыя имѣетъ въ себѣ стиль Брюлова, тѣмъ болѣе, что эти замѣчанія, вѣроятно, сдѣлали немногіе. Брюловъ первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, несмотря на ужасъ всеобщаго событія и своего положенія, не вмѣщаютъ въ себѣ того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышатъ суровыя созданія Мп-кель-Анжело. У него нѣтъ также того высокаго преобладанія небесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми

весь исполненъ Рафавль. Его фигуры прекрасны при всемъ ужаев своего положенія. Онв заглушають его своею прасотою. У него не такъ, какъ у Микель-Анжело, у котораго тёло только служило для того, чтобы ноказать одну силу души, ся страданія, ся вопль; ся грозныя явленія: у котораго иластика погибала, контура человака пріобратала исполнискій разміръ, нотому что служила только одеждою мысли, эмолемою; у котораго являлся не человъкъ, по только-его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человѣкъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховнее изящество своей природы. Страети, чувства, върныя, огненныя, выражаются на такомъ прекрасномъ обликь, въ такомъ прекрасномъ человъкъ, что наслаждаенься до упоснія. Когда я глядыть въ третій, въ четвертый разъ. мив казалось, что скульптура,—та скульптура, которая была постигнута въ такомъ иластическомъ совершенствъ древними, что скульитура эта перешла, наконецъ, въ живописъ и сверхъ того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человъкъ исполненъ прекрасно-гордыхъ движеній; жекщина его блещеть, но ова не женщина Рафаэля: съ тонкими, позамътными, ангельскими чертами, -- она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка, во всей красотъ полудня, мощная, крѣнкая, нылающая всею роскошью страсти. встиъ могуществомъ красоты, - прекраспая, какъ женщина. Ивтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, гдт бы человткъ не быль прекрасенъ. Вст общія движенія групив его дышать мощнымь разміромь и въ своемъ общемъ движеніи уже составляють красоту. Въ созданін ихъ онъ такъ же крфико и сильно править своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни арабскимъ бъгуномъ своимъ. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картин' выказывается отсутствіе идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ-то состоитъ ся первое достоинство. Явись идеальность, явись перевъсъ мысли, и она бы имѣла совершенно другое выраженіе, она бы не произвела того внечатлънія; чувство жалости и страст-

наго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и върной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушеніе, не смерть страшны; напротивь, въ этой минуть есть что-то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслажденіе; намъ жалка наша милая чувственность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнулъ во всей силь эту мысль. Онъ представилъ человька какъ можно прекраснье, его женщина дышитъ всвиъ, что есть лучшаго въ мірь. Ея глаза, свътлые какъ звъзды, ея дышащая нъгою и силою грудь, объщаютъ роскошь блаженства. И эта прекрасная, этотъ вънецъ творенія, идеалъ земли, должна погибнуть въ общей гибели, на-ряду съ послъднимъ презръннымъ твореніемъ, которое не достойно было и ползать у ногъ ея. Слезы, испугъ, рыданіе — все въ ней прекрасно.

Видимое отличе или манера Брюлова уже представляеть тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагъ. Въ его картинахъ цѣлое море блеска. Это его характеръ. Тѣни его рѣзки, сильны, но въ общей массѣ тонутъ и исчезаютъ въ свѣтѣ. Онъ у него, такъ же какъ въ природѣ, незамѣтны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тѣда у него какъ будто просвѣчиваетъ и кажется фарфоровою; свѣтъ, обливая его сіяніемъвмѣстѣ проникаетъ его. Свѣтъ у него такъ нѣженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая тѣнь кажется у него какъ будто прозрачною и, при всей крѣпости, дышитъ какою-то чистою, тонкою нѣжностью и поэзіей.

Его кисть остается навѣки въ памяти. Я прежде видѣлъ одну только его картину—семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, врѣзалась въ мое воображеніе и осталась въ немъ вѣчно въ своемъ яркомъ блескѣ. Когда я шелъ смотрѣть картину «Разрушеніе Помпен», у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вмѣстѣ съ толною къ той комнатѣ, гдѣ она стояла, и на минуту, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, я нозабылъ вовсе о томъ, что иду смотрѣть картину Брюлова; я даже позабылъ

о томъ, есть ли на свътъ Брюловъ. Но когда я взглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ моихъ, какъ молнія, пролетьло слово: «Брюловъ!» Я узналъ его. Кисть его вмѣщаетъ въ себѣ ту поэзію, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знаютъ и видятъ даже отличительные признаки, но слова ихъ никогда не разскажутъ. Колоритъ его такъ ярокъ, какимъ никогда почти не являлся прежде; его краски горятъ и мечутся въ глаза. Они были бы нестериимы, если бы явились у художника градусомъ ниже Брюлова, но у него они облечены въ ту гармонію и дышатъ тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ, и что выше всего въ Брюловфтакъ это необыкновенная многосторонность и общирность генія. Онъ ничамъ не пренебрегаеть: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ, до последняго камня на мостовой, живо и свъжо. Онъ силится обхватить всъ предметы и на всъхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избираль себѣ какую-нибудь одну сторону и въ нее погружаль весь таланть свой, развивавшійся оттого въ необыкиовенномъ и какомъ-то отвлеченномъ величіи. Рафаэль обыкновенно писаль одни только лица, одно развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросаль онь додёлывать ученикамь своимь. Всё другіе великіе художники, настроенные высокостью религіозною или высокостью страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болфе на копны сфна или на гранитныя массы; дерево или дътски-однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротивъ, всѣ предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоценны. Онъ силится схватить природу исполинскими объятіями и сжимаеть ее со страстью любовника. Можеть-быть, въ этомъ ему помогла много раздробленная разработка въ частяхъ, которую приготобиль для него XIX высь. Можеть-быть. Брюловъ, явившись прежде, не получиль бы такого разносторонняго и выфеть полнаго и колоссальнаго стремленія. Отгого-то его произведенія, можеть-быть, первыя, которыя живостью, чистымъ жеражломъ природы доступны велкому. Его произведенія первыя, которыя можеть понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имьющій высшее развитіє вкуса, и не знающій, что такое художество. Они первыя, которымъ сужденъ запидный удыть пользоваться всемірного славою, и высшею степенью ихъ есть до сихъ поръ—Посльдній день Помпеи, которую, по необикновенной общирности и соединенію въ себѣ всего прекраснаго, можно сравнить развѣ съ оперою, если только опера есть дъйствительно соединеніе тройствокнаго міра искусствъ; живониси, поэзін в музыки.

1824, apryorb.



## ПЛЪННИКЪ.

(Отрывокъ изъ историческаго романа).

Въ 1543 году, въ началъ весны, ночью, типина маленъкаго городка Лукомья была смущена отрядомъ реестровыхъ коронныхъ войскъ. Ущероленный мъсяцъ, выръзываясь олестящимъ рогомъ своимъ сквозь безирерывно обступавнія его тучи, на меновение освъщаль дно провала, въ которомъ лъиндся этотъ небольшой городокъ. Къ удивлению немногихъ жителей, усифвинув просичноя, отрядь, котораго одно уже появление служило предвастимь буйства и грабительствъ, тхаль съ какою-то ужасающею тининою. Замътно было, что всю силу капряженнаго вянманія его останавливаль тащившійся среди его плінникъ, въ самомъ странномъ наряді, какой когда-либо налагало насиліе на челов'ька: онъ быль весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, в роятно, для сообщенія венодвижности его талу. Иушечный лафеть быль укръпленъ на спинъ его. Конь едва ступалъ подъ нимъ. Иссчастный илиникъ давно бы свалился, если бы толстый канатъ не прирастиль его къ съдлу. Освътить бы мѣсячному лучу хоть на минуту его лицо-и онъ бы, върно, блеснулъ въ канляхъ кроваваго пота, кативинагося по щекамъ его! По мфенцъ не могъ видъть его лица, потому что оно было паковано въ желвацую рынетку. Любопытные жатели, съ разничтыми ртами, иногда решались подступить поближе, ко, увидя угрожающій кулакъ или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бъжали въ свои тщедущные домики. патутываясь покрвиче въ наброшенные на илеча татарскіе тулуны и продрагивая отъ свъжести ночного воздуха.

Огрядь минуль городь и приближался къ уединенному монастирю. Это строеніе, составленное изъ двухъ совершенно противоположныхъ частей, стояло почти въ концѣ города на косогорѣ. Инжняя половина церкви была каменцая, и, можно сказать, вся состояла изъ трещинъ, обожжена, закурена порохомъ, почервѣвшая, позеленѣвшая, попрытая кранявою, хмелемъ и дикими колокольчиками, но-

сившая на себъ всю лътопись страны, териъвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тъми изгибистыми деревянными пятью кунолами, которые установила испорченная архитектура византійская, еще болье изуродованная варваризмомъ подражателей, быль весь деревянный. Новыя доски, желтъвшія между почернълыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный лучъ серпорогаго місяца, продравшись сквозь кудрявыя яблони, укрывавшія вътвями въ своей гущь часть зданія, упаль на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный (карнизъ), покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цвътами, которые на тотъ разъ блестъли и казались огнями или золотою надписью на дикомъ карнизъ. Одинъ изъ толпы съ неизмъримыми, когда-либо виданными усами. длиниве даже локтей рукъ его, котораго, по замашкамъ и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь. Дряхлыя монастырскія стіны отозвались и, казалось, испустили умпрающій голось, уныло потерявшійся въ воздухв. Послв сего молчаніе снова заступило свое м'всто. Брань на разныхъ нарвчіяхъ посыналась изъ-подъ огромивіннихъ усовъ начальника отряда. «Теремте-те, поповство проклятое! Ато я знаю, чёмъ васъ разбудить!» Раздался пистолетный выстрѣлъ, пуля пробила ворота и шленнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посынались во внутренность церкви. Это произвело смятение въ кельяхъ, которыя примыкали къ церкви; показались отип; связка ключей загремела; ворота со скриномъ отворились-и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали бледные, съ крестами въ рукахъ.

«Изыдите, нечистые! кромѣшники!» произнесъ едва слышнымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. «Во имя Огца и Сына и Святаго Духа, изыди, діаволъ!»

«Але то еще и брешетъ, поганый», прогремѣлъ начальинкъ языкомъ, которому ни одинъ человѣкъ не могъ бы дать имени: изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. «То брешешь, лайдакъ, же говоришь, что мы дьяволы; ато мы не дьяволы, мы—коронные».

«Что вы за люди? я не знаю васъ! Зачемъ вы пришли смущать православную церковь?»

«Я тебѣ, псяюха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ».

«На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?»

«Я, глупый попъ, не буду съ тобей говорить. А если ты хочешь, басамазенята, поговори зъ моимъ конемъ!»

«Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ!» простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. «Только у меня нѣтъ вина! Какъ Богъ святъ, нѣтъ! Ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, что бы вамъ было нужно».

«А мнв какое двло? Ребята хотять пить. Я тебв говорю, если ты, глупый попъ, свна, стойла и пшеницы не дашь лошадямь, то я ихъ въ костель вашь поставлю и тебя сапогомъ до морды».

Настоятель, не говоря ни слова, возвель на нихъ оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтился съ злобно устремившимися на него глазами іезуита. Онъ отворотился отъ него и остановилъ ихъ на странномъ илѣнникѣ съ желѣзнымъ наличникомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственнаго ко всему, кромѣ церкви, старца.

«За что вы схватили этого человъка? Господи, накажи ихъ трехъипостасною силою своею! Върно, опять какойнибудь мученикъ за въру Христову!»

Плѣнникъ испустилъ только слабое стенаніе.

Ключи были принесены, и при свътъ сонно горъвшей свътильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всъхъ. Въ молчаніи шелъ начальствовавшій отрядомъ, и

пеноезеянный отовь савтильни, окруженный туманнымъ кружкомъ, бродъль въ лино сму какое-то блъдное привидініе світа, тогда какъ тінь отъ безконечныхъ усовъ его нодымалась вверхъ и двумя длинными нелосами нокрывала всьхъ. Однъ только грубо закругленныя оконечности лина его были определительно тронуты светомъ и давали разглядьть глубоко-безчувственное выражение его, показывавнее, что все мягкое умерло и застыло въ этой душт, что жизнь и смерть-трынъ-трава, что величаниее наслажденіе-табакъ и водка, что блаженство тамъ, гдв все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. Это было какое-то смъщение пограничныхъ націй: родомъ серов, буйно искорснившій изъ себя все человъческое въ венгерскихъ попойнахъ и грабительствахъ, по костюму и нъсколько по языку полякъ, но жадности къ золоту жидъ, по расточительности его козакъ, по жельзному равнодушню дьяволь. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только шумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной ноль, чась оть часу уходившій глубже внизь, заставляль его оступаться. Тщательно осматриваль онь находившіяся въ земляныхъ ствнахъ норы, совершенно обсынавинася, служившія когда-то кельями и единственными убъянщами въ той земль, гдь въ рьдкій годь не проходило по степямъ и полямъ разрушеніе, гдв никто не строиль крвикихъ строеній и замковъ, зная, какъ непрочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревянная, заросшая мхомъ, зацвъгшая ткилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Предъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно снизу до верху. «А ну!» сказаль онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, нахнулъ вътеръ. Пъсколько человъкъ принялись и не безъ труда отваливали бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужаеное обиталище открылось глазамь! Присутствовавние дзглянули безмолвио другъ на друга, прежде нежели осмълились войти туда. Есть что-то могильно-страниное во внутрепности земли. Тамъ царствуеть въ оприентномъ величи сперть, распустивния свои костистые члены подъ всёми цвътущами весями и городами, подъ всёмъ веселящимся, запвущамъ міромъ. По если эта дышащая смертью внутренность земль населена еще живущими, тъми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводитъ содроганіе, тогда она еще ужаснье. Запахъ гнили пахнулъ такъ сильно, что спачала заняло у всёхъ духъ. Почти исполнискаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ся уединенія. Это была четырехугольная, безъ всякаго другого выхода, пещера. Цжлые лоскутья паутины висѣли темными клоками съ земляного свода, служившаго потолкомъ. Обсынавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу. На одной изъ нихъ торчали человѣческія кости; летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здѣсь красавицами.

«А чёмъ не свётлица? Свётлица хорошая!» проревёлъ хредводитель. «Але тебё, псяюхё, тутъ добре будетъ спать. Самъ ложись на ковалки, а подъ голову подмости ту жабу, али возьми за жёнку на ночь!»

Одинъ изъ коронныхъ вздумалъ было засмѣяться на это, но смѣхъ его такъ страшно-беззвучно отдался подъ сырыми сводами. что самъ засмѣявнійся пенугалея. Илфиникъ, который стоялъ до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипѣла за нимъ дверь и глухо застучали заваливаемыя бревна. Свѣтъ пропалъ и мракъ поглотилъ пещеру.

Иссчастный вздрогнуль. Ему казалось, что крышка гроба захлоннулась надъ нимъ, и стукъ бревенъ, завалившихъ бходъ его, показался стукомъ застуна, когда страшная земля налитея на послъдній признакъ существованія человѣка, и могильно-равнодушная толна говоритъ, какъ сквозь сонъ: «Его нѣтъ уже, но онъ былъ». Послѣ перваго ужаса, онъ предался какему-то беземысленному вниманію, бездушному существованію, которому предается человѣкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собпрается съ духомъ подумать о немъ, по вмѣсто того устремляетъ глаза

на какую-нибудь бездёлицу и разсматриваеть ее. Тогла онъ принадлежить къ другому міру и ничего не раздыляеть человъческаго: видить безъ мыслей; чувствуеть, не чувствуя; странно живеть. Прежде всего внимание его виилось въ темноту. Все было на время забыто-и ужасъ ея, и мысль о погребении живого. Онъ всеми чувствами вселился въ темноту. И тогда предъ нимъ развернулся совершенно новый, странный міръ: ему начали показываться во мрак'є св'єтлыя струи, —последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвътовъ. Совершеннаго мрака нать для глаза. Онъ всегда, какъ ни зажмурь его, рисуеть и представляеть цвфты, которые видфлъ. Эти разноцвфтные узоры принимали или видъ нестрой шали, или волнистаго мрамора, или, наконецъ, тотъ видъ, который поражаетъ насъ своею чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопъ часть крылышка или ножки насъкомаго. Иногда стройный переплеть окна, котораго, увы! не было въ его темницъ, проносился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ черной его рамъ, потомъ измънялась въ кофейную, потомъ исчезала совсемъ и обращалась въ черную, усёянную или желтыми, или голубыми, или неопределеннаго цвета крапинами. Скоро весь этотъ міръ началъ исчезать: пленникъ чувствоваль что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потомъ начало пріобрьтать опредълительность. Онъ слышаль на рукв своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись къ чему-то слизкому. Мысль о жаб'в вдругъ осфиила его!... Онъ вскрикнуль и разомъ переселился въ мірь дійствительный. Мысли его окунулись вдругь въ весь ужасъ существенности. Къ тому еще присоединилось изнурение силь, ужасный спертый воздухъ: все это новергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тёмъ отрядъ коронныхъ войскъ размёстился въ монастырскихъ кельяхъ, какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и пировалъ, радуясь, что, наконецъ, схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ.

## О ДВИЖЕНІИ НАРОДОВЪ ВЪ КОНЦЪ V ВЪКА.

Великое странствіе народовъ, произведшее нынѣшнее населеніе Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъ-быть, современно основанію Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающіяся государства, видёло первые шаги возникающей торговли и развивался духъ народовъ, составившихъ цвѣтъ древняго міра, — во глубинѣ Азіп скрывался другой, невъдомый міръ, которому опредълено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній древнія формы прежняго и зам'єстить его всімъ новымъ. Средняя Азія совершенно противоположна южной, югозападной, африканскимъ и европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдв цвътущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смісь земли и моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить даятельность и умъ человъка. Природа Средней Азіи совершенно другого рода: она однообразна и неизм врима. Степи ея безбрежны, какъ-то огромно ровны, какъ будто похожи на пустынный океанъ, нигдь не останавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредвльныхъ равнинъ не могли возбудить никакой двятельности. Казалось, сама природа определила эту землю народамъ наступиескимъ, чтобы по нимъ имъли мы понятіе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Неизмъримость равнинъ не могла внушить человъку никакой иден о постоянномъ жилищѣ, которая обыкновенно возрождается у него при видь утесистой горы, берега, моря острова и

ьообще, гдь только есть возможность украничься. Гть же природа усыплена и нединицима, тимъ и человить безпеченъ: онъ заболятся только о слишкомъ иужномъ. Пагріорхальные обитатели стеней питались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ полудикими животными, и рёдко интались мясомъ. Оттого стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ: владъльны ихъ чаще должим были переходить съ мъста на мъсто, степей требовалось съ каждымъ годомъ болье и болье-и ть земли, которыя ужасають донынь своею неизмъримостью, земли, бывшія вдвое болье тогдашняго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледъльцы всего свъта не знали, что дълать, - эти земли едълались тьсными. Сильньйшие властители должны были вытеснить слабеншихъ. Народы настушеские, не имъя неподвижной собственности, украпленной давностію владанія, легко уступають первому напору и уходять съ своими стадами далже. И такимъ образомъ Азія сдылалась народовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ недръ своихъ новыя толны и стада, которыя, въ свою очередь, стоняли съ мъстъ изверженныхъ прежде. Они перешли горы и потянулись въ Европу. Народы. можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мъстъ. Это не были завоеватели, а какіе-то невольники, дійствовавшіе только оть страха наказанія. Цінь народовъ отъ востока и сіверо-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европъ къ самому юту. На ютв они встрътили первое сопротивление, ощутили огромную власть римлянъ и встрътились съ древнимъ міромъ. Между тімъ, Азія продолжала извергать новыя толны. Толчокъ отъ каждаго новаго изверженія проходиль по всей цёни: новые тёснили прежнихъ, предъидущіе — послідующихъ. Стремленіе народовъ становилось сильно, но за то и отпоръ со стороны римлянъ былъ очень силенъ, и потому-то на границахъ Римской имперіл накопилось такое множество народовь. Послѣ каждаго новаго изверженія это наконленіе становилось сильнье, и риклянамъ трудиће было сопротивляться имъ. Наконецъ, римляне уступиля — и тогда орды стремительнъе хлынули на ють Европы. Не имъй Европа южною границею своею Средиземнаго моря, или имъй эти толны народовъ какоеиноудь попятіе о моренлаваніи, это переселеніе долго бы не остановилось. — потому что Азія не переставала извергать новыя толны.—народы перешли бы въ Африку. Европа еще бы нѣсколько лѣтъ не устоялась, хаосъ бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и. вообще, весь ходъ образованія отодвинулся бы на дальиканія времена По какъ только народы, овладівніе югомъ Европы, увидели позади себя море и невозможность итти далье, то рышились всыми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ пепріятелямъ. Сін последніе, встретивни неожиданный отноръ, рынились отразить и своихъ вепріятелей, которые съ своей стороны употребили то же съ своими, и такимъ образомъ толчокъ получиль обратное направленіе, и движеніе вдругь остановилось. Следствіе этого почувствовалось даже въ Азін, гдв ивкоторые настушескіе народы принуждены были заняться земледфліемъ.

Это переселеніе совершилось бы гораздо быстрве, если бы Еврона состояла изъ такихъ гладияхъ, открытыхъ равнинъ, какими исполнена Азія. По въ ней, напротивъ того, природа на небольномъ пространстви показала страшную нерегулярность и разнообразіе: со всёхъ сторонь она изрыта морями, берега ея всв изъ полуострововъ и мысовъ, средина почти нигдъ не имъетъ ровной поверхности: она идетъ то вверхъ, то винзъ, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъ будто провалившимися между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облечена дремучимъ, непроходимымъ льсомь и пронята топкими болотами. И потому движение народовъ, чъмъ глубже касалось Европы, тъмъ происходило медлените: они должны были продпраться сквозь лиса, персльзать черезь горы и обходить болота. Опи селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другого лесами и неверомыми

мастами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нанаденій. И когда новое наводненіе толны, слишкомъ многочисленной, водимой предпріничивымъ новелителемъ, освітщало Европу великоленными иллюминаціями, зажигая вековые ліса ея, и ліса исчезали.—тогда изумленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозрѣвали, и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствоваль съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и отрывковъ, отторженныхъ другъ отъ друга самою природою: оттого покореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ея безчисленныя націи. которыя, безъ всякаго сомненія, слились бы и изгладились, если бы она состояла изъ открытыхъ равнинъ. Это былъ новый невидимый міръ, о которомъ древніе просвѣщенные народы ничего не знали, и который, можно сказать, самъ мало зналъ себя.

Основу его составляло множество разныхъ отраслей германскихъ илеменъ, простиравшихся но всему западу. Берега Ифмецкаго моря. Рейна и Дуная и вся средина Евроны до Балтійскаго моря были заняты ими. Состояніе ихъ во время нерваго знакомства съ ними римлянъ уже показывало давнюю осъдлость въ Евроић и-что переселеніе ихъ совершилось въ глубокой древности. Но что оно истекло изъ Азін, тому доказательствомъ служитъ странное сходство некоторыхъ коренныхъ словъ языка германскаго съ нерсидскимъ <sup>\*</sup>). Выбросила ли Азія, въ первоначальной древности, за однимъ разомъ племена на югъ, образовавшіяся среди горъ въ народъ персидскій, и на стверъ, превратившіяся въ лісахъ Европы въ германцевъ, или позже тяжелое вліяніе пароянъ, ринувшихся изъ средины Азіп, принесло въ языкъ перендскій множество словъ, раздававшихся дотоль въ неизмъримыхъ степяхъ ея и распространившихся уже и въ Евроит \*\*). — какъ бы то ни было, но первона-

<sup>×)</sup> Шлегель.

<sup>\*\*)</sup> Миллеръ.

чальное происхождение германцевъ было изъ Азін, и переселение ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный міръ отъ римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила різкій отпечатокъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорила съ организаціей народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темные волосы, выразительныя, южныя черты лица, казалось, дышавшія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій, — общей физіогноміей уже остановившагося древняго міра, — встрѣчали здѣсь совершенную противоположность: голубоглазые, свътловолосые, рослые, крѣнкіе, съ однимъ только свирѣнымъ выраженіемъ войны на лицъ, германцы показали собою совершенно невую природу, которою означился новый міръ. Ихъ религія, ихъ жизнь, ихъ темпераментъ, первообразныя стихіи характера разнились во всемъ отъ образованныхъ тогдашнихъ народовъ. Религія германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальностію. Ихъ божество и предметъ поклоненія была земля. Казалось, какъ будто мрачный видъ тогдашней Европы внушилъ имъ идею этой религіи. Будучи редко освещаемы солнцемъ и находясь вечно подъ мрачною тинью выковыхъ дубовъ, роя пещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровищъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бѣдную пищу, и величественныя высокія деревья, шум'євшія надъ ними, они почитали ее зиждительницею всего. Отъ ней производили они бога своего Туистона или Тевта, у котораго былъ сынъ Манъ, а отъ него различныя вътви германскихъ народовъ, которые, по мижнію ихъ, были древижними обитателями міра. Повидимому, такое понятіе о религіи совершенно отделяеть ихъ отъ Азіи, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуетъ надъ первоначальнымъ человекомъ. Развиваясь и эрея умомъ, онъ получаетъ надъ

нею верхъ и предписываетъ ен заколи, но въ первобытномъ, но въ дикомъ состояній онъ фідменъ самъ исполиять ея законы: онъ рабъ ея. Въ Средней Азін небо все открыто передъ гламами. Тамъ опо необозримо и велико. Земли перезъ немь комется слишкомъ визменною. Пикакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не от ва навливаетъ взора; разстилиощаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляетъ ее еще низменнъе. Солице тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ св'єтомъ; зв'єзды усыпають густо небесный небосклонъ и одић только могутъ остановить человака и препятствовать совратиться съ пути. Оттого во всей Азін царствовало всегда поклонение солнцу и небеснымъ свътпламъ. Передвигаясь въ Европу, народы реже виделись съ солицемъ. Густой и величественный мракъ европейскихъ льсовъ сальнъе поражалъ ихъ дикое воображение. Туманы Съвера и болотныя исипренія скрывали вовсе нобо: самая необходимость заниматься иногда земледіліемь заставляла ихь боле привязаться къ земле. И потому-то у германскихъ народовъ было очень слабо поклоненіе світпламъ; едва у немпогихъ сохранилась о немъ намять. Во глубиит и глупки льсовъ, непроницаемыхъ солнцемъ, они приносили свои жертвы богинь-матери Гергь. Казалось, мракъ считалея у нихъ чамъ-то священнымъ, и потому-то ихъ религія уже въ самомъ началь не сходствовала съ другими. Они върили въ безсмертіе. По ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Валгаль видьли продолжение воинственной ихъживни: туд с переселяли они свои германскіе дубы, пылающіе костры в гремъ оружій: небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тънями своихъ великихъ, уже погибнихъ на войнъ, героевъ. Поклонение Гертъ разоплось между всьми почти германскими илеменами. Къ предметамъ поклоненія ихъ принадлежали также тіни умершихъ героевъ. которыхъ они представляли въ колоссальномъ видь. Такія же почести раздъляли ихъ товарищи-кони, изъ которыхъ бълые почитались, по свидътельству Тапита, священными

и хранились въ заповѣдныхъ рощахъ. Ихъ вирягали въ священную колесницу, за которою щелъ король, жрецы, и по храпѣнію ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукъ ся, какъ молодые, исполненные отваги, тигры. Думали о томъ только, чтобы помъряться силами и новеселиться битвой. Ихъ мало занимала корысть или добыча: блеснуть бы только подвигомъ, чтобы послѣ пересказали его дёло въ пёсняхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастіе жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у встхъ народовъ уважение и изумление. Онъ былъ посредникъ и судья во встхъ спорахъ, на войнт полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя илемена присылали конныя сбруи; ему родныя и подвластныя племена добровольно приносили въ даръ произведенія полей своихъ-илоды, скотъ и лошадей. Храбрость казалась чёмъ-то божескимъ; подъ его знамена всъ спъшили наперерывъ и сражались, не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пѣсняхъ, и по смерти его, въ честь ему, совершались пиршества; и долго племя, имъвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тънь его становилась божествомъ и служила предметомъ поклоненія. Такой удъль быль завидень, потому что жажда безсмертія уже кипить и въ неразвившемся человѣкѣ. Всѣ наперерывъ стремились прошумъть подвигами; битвы были часты, и германцы, по первому призванію, готовы были летьть съ своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простотъ атлетическую свою силу. Плащъ, застегнутый вмъсто пряжки терновымъ шипомъ, кожа дикаго звъря на плечъ—вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видъ клина; дъйствовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятеля: оден щиты ихъ показывали роскошь, испещряемые яркими цватами; толна женъ, датей сладовала за ними въ онтву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества: они не мыслили предаться обгетву, при мысли о рабства, ожидающемъ ихъ женъ и датей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріятели уступали. Ихъ жены тугъ же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, залфинвали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя, вмёсто того, чтобы разстроить ихъ, связывала жельзною силою мести и дылала ихъ несокрушимыми. Бросить щить было верхь безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрвнія, убиваль самь себя. Предводитель, силою одного уваженія, безъ власти, правилъ самовластно илеменами, и воины, съ изумительною покорностью, исполняли его веленія. Предводя на войне, они оставляли при себъ власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами \*).

Они были вольны и не хотъли никакой имътъ надъ собою власти. Правленія у нихъ почти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуніи каждаго мѣсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лѣниво и медленно, желая показать, что дѣлаютъ это по своей волѣ; нѣсколько дней протекало, покамѣстъ могло составиться нужное число для совѣщанія. Они сидѣли въ полномъ вооруженіи; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе: предсѣдательствовали старѣйшины семействъ, сѣдовласые (grawion), послѣ измѣнившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; рѣчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное краснорѣчіе народовъ свѣжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слъдствіе невъжества, а не разврата. То, что было безче-

<sup>\*)</sup> Тацить.

стіе и низость духа, называлось только преступленіемъ; переметчики, измѣнники были вѣшаны и предаваемы мучительной казни; за низкіе и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали тиною и фашинникомъ, какъ бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, измѣнившая мужу, была въ его власти: онъ могъ отрѣзать ей волоса, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣнія, несмотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что германцы были дики и жестки нравами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самихъ законовъ.

Они были безпечны, бездѣйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнивы и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое занятіе; поля обрабатывали старики, безсильные, малолѣтніе и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданаго; напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, наканунѣ свадьбы, принесть въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одѣвались совершенно противоположно римскому міру и всѣмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что-то дикое и звѣрообразное. Одѣянія женъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ; у иныхъ илатье было льняное алое, доходившее только до пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ. Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только

получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепріймство, свойственное почти всѣмъ дикарямъ и первобытнымъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гостя дарили подарками; не могшій угостить его, отводилъ самъ къ другому.

Но болъе всего можно было видъть древняго германца въ его пиршествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цълыя ночи, гдъ зажженные дубы величественно освъщали льса, и хльбный напитокъ изъ ячменя, можеть-быть, пращуръ нынтшняго инва, такъ употребительнаго въ Германін, разрішаль ихъ мысли, річи и наміренія. Въ этихъ-то ниршествахъ созрѣвали всѣ ихъ предпріятія. Тутъ они задумывали свои смълыя и дерзкія дъла, которыя не всегда и не всемъ могли притти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали преділовъ своему стремленію. Азартность ихъ более всего оказывалась въ игрф, въ которую заигрывался дикій германецъ до того, что проигрываль свой домь, оружіе, жену, дітей, наконецъ, самого себя и становился рабомъ, --состояніе нестериим для него самой смерти! Эта азартность, можетъбыть, служила основаніемь тахъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германскіе—грубыя стихіи, изъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дѣлились на безчисленныя илемена и, какъ густые европейскіе лѣса, усѣнвали сѣверную Европу. Чтобы яснѣе обозрѣть ихъ, начнемъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ древній міръ уже видѣлъ этихъ первоначальныхъ зиждителей новаго, т. е. отъ рѣки Дуная, служившаго предѣломъ для римлянъ. Тутъ обитали уже входившіе въ сношеніе съ древнимъ просвѣщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшіе, какъ-то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потомъ великая цѣпь илеменъ германскихъ толиплась по Рейну, отъ устья и внизъ до впаденія его въ море: вангіоны, трибоки, нѣметы,

матіаки, убін; за ними следовали тенктеры, бывшіе первыми навздниками, которыхъ концица славилась и у римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ насл'вдетво только храбрымъ; за ними узипетры и у самаго внаденія Рейна въ море — спльные батавы. Средина Германіи, погруженная въ ліса, скрывала самыхъ свиріныхъ и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встръчались хаты, предки нынъшнихъ гессенцовъ, жившіе при рѣкѣ Майнѣ, гдѣ Германія состоить изъ частыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею ивхотою, регулярнымъ устройствомъ ея, осмотрительностію въ нападеніяхъ п дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычан невольно поражали своею оригинальностію. Ни одинъ юноша не смѣлъ отрѣзать волосъ своихъ до тѣхъ поръ, пока не омыль рукъ своихъ въ крови непріятеля; въ битвахъ они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій хать носиль на рукі своей желізное кольцо, что считалось безчестіемь, потому что напоминало ціпн; сбросить его онъ могъ тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятеля. На югъ отъ хатовъ были херуски, обитатели Гарца; далже следовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарін, хазуарін, наконецъ, аряне, отличавшіеся совершенно особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкрашивали тѣло, носили щиты, покрытые черною краскою, и, въ видѣ погребальной процессін, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятелей, не могшихъ выносить такого зрълища. За ними на востокъ, въ пространствахъ нёсколько болёе открытыхъ, обитали свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ племенъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положение земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чёмъ ближе къ западу и югозападу, тёмъ болже было занимавшихся земледёліемъ, или,

по крайней мара. оно машалось у нихъ съ настушескою жизнію: чемъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Дакіи и Польшь, тымь болье преобладала настушеская жизнь; чымь глубже въ лъса Гарца, тъмъ мрачнъе и сильнъе становились германскія племена. Но самые опасные, которыхъ римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители ихъ владычества — это были вев. населявшіе берега морей и прибалтійскія земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здѣсь жили пираты, самые предпріничивые изъ германцевъ, которыхъ уже положеніе земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія діла. Такимъ образомъ, по Нфмецкому морю жили фризы и хавки: за ними самые сильные корсары Ствера — саксы, въ Голинтиніи — кимвры, по Балтійскому морю — готы, варны, ругін. бургунды, и въ Пруссін — ломбарды, вандалы, герулы. Кромф того, въ срединф Германіи находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лѣсами, которыя, во время частыхъ битвъ между ея илеменами, были вытёсняемы и видёли необходимость избирать неприступныя мѣста. Горы Альпъ и Карпата заключали въ себъ множество клочковъ или остатковъ разныхъ илеменъ галльскихъ, германскихъ и вендскихъ, бандитствовавшихъ въ дикой Европъ. Съверо-востокъ ея, совершенною обдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возрастить сильныхъ народовъ. Въ разсъянныхъ, бездомовныхъ, безпріютныхъ его обитателяхъ, финнахъ, и отросткахъ народовъ эстскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природъ того края.

Вотъ каковъ былъ тотъ отдъльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были тѣ народы, которыхъ мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если всемірная имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были чрезвычайное раздробленіе народовъ германскихъ, положеніе Европы, препятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая ихъ довольство-

ваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе корысти, такъ свойственной разрушающимъ дикарямъ, осъдлость и любовь въ свободъ, заставлявшая ихъ удаляться въ глубину своихъ лѣсовъ. Римляне чувствовали всю опасность отъ этихъ свёжихъ силъ европейскихъ народовъ. И оттого никакая изъ границъ имперіи — ни восточноазійская, ни южно-африканская, не была такъ защищена какъ съверо-евронейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что средства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояніи имперіи, были приняты самыя благоразумныя. Имперія отдавала опасныя границы свои свѣжимъ воинственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны вначаль немногимъ. Но къ чести народовъ германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ римлянъ. Эта зависимость казалась для нихъ рабствомъ, и они спѣшили въ глубину льсовъ своихъ — скрыть тамъ свою свободу. Покушенія римлянъ принуждали ихъ составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цъль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для нихъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извъстный подъ именемъ союза франковъ, болъе другихъ возросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножавшимся натискамъ со стороны всёхъ народовъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфаліи и Гессена и такъ тёсно слились, что составили, наконецъ, одну націю подъ именемъ франковъ. Но этотъ союзъ не быль бы такъ страшенъ для римлянъ, и вся Германія долье пребывала бы неподвижною, если бы не дъйствовали на нее постороннія силы выходившихъ изъ Азіи народовъ. Восточная часть Европы была страшна своими равнинами. Это были широкія ворота въ западную Европу, большая дорога, черезъ которую переходили поперемънно разноцвътные народы; лъса были здъсь болве выжжены, нежели въ другихъ мъстахъ; болота скорве

высохли, и съ каждымъ столѣтіемъ она становилась просторнѣе и удобнѣе для переходовъ. Открытыя мѣста ея давали средство народамъ и племенамъ соединяться въ большія массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая даетъ средства производить великіе набѣги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею массою самое страшное, ничѣмъ не отразимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ германскихъ определено было прежде всъхъ другихъ произвести всеобщее движение. Этотъ народъ былъ готы \*), народъ. надъ которымъ, казалось, тяготвло какое-то проклятіе, осудившее его на скитаніе. Долго блуждаль онъ и показывался то въ Скандинавіи, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то, наконецъ. на широкомъ востокъ Европы. По свидътельству историка Іорнанда, онъ нервобытную жизнь вель въ Скандинавіи. Можеть быть даже, что это быль одинь изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перебравшись изъ сивтовой своей отчизны, онъ устремился на берегъ Пруссіи и произвелъ страшный всемірный неревороть, вытіснивь оттуда вандаловъ, ломбардовъ, геруловъ, бургундовъ и саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставилъ ихъ быть одними изъ ревностныхъ дъятелей въ разрушении Западной имиерін. Всеобщее потрясеніе ощутилось во всей Европ'я: вся эта идиь сильныхъ прибалтійскихъ народовъ придвинулась ближе къ границамъ римскимъ, потфенила въ горы и болота множество племенъ, сжала сильнее ихъ силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды үже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тъмъ, готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайскихъ народовъ—маркомановъ, квадовъ; соединились въ южныхъ равнинахъ Дакін въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились къ Черному морю. Чъмъ далъе къ югу, тъмъ удобнъе была имъ дорога

<sup>\*)</sup> О готахъ Проконій, Іорнандъ. Гиобонъ.

и темь быстрее быль ихъ путь: наконець, они очутились въ срединъ Греціи и въ Малой Азін, выжгли берега Чернаго моря. Халцедонъ, Эфесъ были обращены въ непелъ; Ленны были разграблены страшно, безжалостно. Императоръ Децій видълъ опасность восточныхъ границъ обширной своей имперіи, и, между тёмъ какъ на западныхъграницахъ войска его сражались съ вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми съ мъстъ готами, онъ самъ предводиль войсками на востокъ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли нынашнюю Россію, пріобрали трактатомъ отъ римлянъ всю Дакію и остались здісь, владычествуя надъ придунайскими народами и тревожа присутствіемъ своимъ безпечную имперію. Тогда всемірные императоры, узнавшіе несчастнымъ онытомъ дикое мужество готовъ, составили планъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дикарямъ. Симъ пріобрели они сильныхъ защитниковъ, но вмъстъ съ тъмъ пріобрыли и сильныхъ непріятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики, которая еще болье могла придать имъ перевъса. По. впрочемъ, тактика готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крипость въ порыви перваго нападенія, въ разгари битвы и въ потухающей силъ ел окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды невозможно было сдвинуть съ мъста. Нападенія свои они сопровождали такъ же, какъ и другія германскія племена, піснями. Въ пісняхъ провозглашались имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ лицѣ, который былъ вмѣстѣ и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъзависѣлъ отъ совѣта храбрыхъ.

У готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное поколѣніе Бальтовъ, изъ которыхъ только однихъ мож-

но было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные выка ихъ предводителемъ вмысты съ Оденомъ, этимъ сывернымъ Улисомъ \*). Изъ всыхъ народовъ германскихъ готы болые другихъ способны были принять цивилизацію. До средины четвертаго выка, власть готовъ признавалась болые или меные народами на Дунав, на запады и на востокъ нынышней Россіи. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи... Но владычество готовъ было смущено великимъ азіатскимъ нашествіемъ гунновъ.

Гунны или гіонгну, по свидітельству Дегине, были племена сильныя, занимавшія великія степи Татаріи, Манджурін, потрясшія Китай, но неумівшія противиться китайской лукавой политикт и обратившіяся впоследствін въ данниковъ китайскихъ монарховъ. Однакоже, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляясь на западъ, заняла закаснійскія земли и скрылась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ каспійскихъ историки римскіе относятъ ко времени Домиціана. Не мізшаеть при этомъ замітить, что образованный тогдашній римско-греческій міръ ничего не зналъ даже о томъ, существуетъ ли на свътъ этотъ народъ, до времени императора Валента, т. е. до того времени, когда увидъли вдругъ извергавинася изъ горъ Азін толны гунновъ и съ ними аваровъ, гуннуюровъ, ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго п вмфстф испорченнаго слуха римлянъ-грековъ. Набфгъ этихъ обитателей Азін, разрушительный, неотразимый, обычай ихъ всть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череновъ и приносить на окровавленномъ кострѣ въ жертву тѣнямъ своихъ предковъ первыхъ попадавшихся илфиниковъ, самыя ихъ калмыцкія лица, плоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свирінымъ движеніемъ, ихъ приземистый ростъ, весь состоявшій изъ однихъ мускуловъ.привели въ такой ужасъ азіатско-римскія провинцій, что

<sup>\*)</sup> Шлегель,

жители не смѣли производить ихъ отъ человѣческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмѣримыхъ каснійскихъ пустынь вошли въ нечистое сношеніе съ дъяводами, и отъ этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, можетъбыть, испугавшись слишкомъ пестрой поверхности римской Азін, усвянной садами и городами, которыхъ всегда убвгаютъ кочевые народы, считающіе ихъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ, —какъ бы то ни было, только они двинулись, вмѣсто того, чтобы на югъ,--на сѣверо-занадъ, зацѣпили путемъ своимъ Кавказа, сорвали съ его подошвы чёсколько народовъ кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа высыпала въ Европу. Великій аванпость Европы занять быль, какъ мы уже видвли, владычествомъ готовъ. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ея обширныя ворота, къ несчастію, слишкомъ обширныя для такой небольшой части свёта, какова Европа. И готы, тв готы, которые считались непобедимымъ ея оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и долженствовало быть. Тайна азіатскаго многочисленнаго набѣга была совершенно не извъстна готамъ. Если бы они знали, что азіатское нападеніе болье всего страшно силою перваго порыва, что умѣніе долѣе противустать ему и продлить битву одни только могутъ выиграть, —если бы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, изм'єнившаго снова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имъть нечеловъческую храбрость и крупость духа, чтобы выдержать первый напоръ гунновъ. Нападенія ихъ были производимы съ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летвла такъ густо и съ такою силою на лошадяхъ, бъщеныхъ, почти дикихъ, какъ будто бы была сброшена съ кругого утеса и не въ состояніи была сама удержать бізга; узкій,

ночти пропадавшій между пухлыхъ щекъ ихъ глазъ быль такъ быстрь и вѣренъ, въ одно мгновеніе они давали столько измѣненій ходу битвы, такъ быстро могли разсыпаться и исчезнуть изъ виду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мѣтко высылать летящій лѣсъ стрѣлъ; даже убѣгая, такъ ловко они умѣли отстрѣливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ, оглушительнымъ крикомъ, что врядъ ли могъ сыскаться предводитель, чей глазъ не разбѣжался бы и голова не закружилась въ битвѣ съ ними.

Погнавнии готовъ, гунны заняли нынѣшній польскій занадъ Россін да сѣверныя и дунайскія земли,—и географія Европы измѣнилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвесть сильное потрясеніе и всеобщую перемѣну мѣстъ. Сдвинутые готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ; вандалы и свевы, съ которыми римляне, пли. лучше сказать, римскіе германцы мѣрялись уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свѣта: свевы съ береговъ Балтики и снѣжной Скандинавіи, и алане, оторванные гуннскимъ порывомъ съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россіи, переносили свои кибитки и перегоняли табуны въ теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальнихъ завоеваній, потому что западную Европу и на этотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе и потому что гуннамъ недоставало предпріимчиваго предводителя. Они производили свои набѣги на сосѣдей, которые обыкновенно состояли въ хищничествѣ женъ, дѣтей и въ угонкѣ стадъ въ свои предѣлы. Эти хищничества болѣе всего должны были испытать готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы въ это время раздѣлились на двѣ великія вѣтви: на визиготовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линіи Бальтовъ, и остроготовъ, избиравшихъ царей изъ невой царственной вѣтви Амаловъ. Столкнутые гуннами, они притѣснились къ самому югу ныньшней Украйны и Молдавіи. Не нашедшая безопасности часть визиготовъ, подъ начальствомъ Фридигера, Алета, Сафраха, обратилась съ просьбою къ римскому императору о позволеній перейти черезь Дунай и, поселившись на южной сторонв его, защищать провинціи отъ нападенія успливавнихся варваровъ. Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вмість съ братомъ своимъ Валентомъ, приняль съ радостію неожиданную помощь — и визиготы перешли чрезъ Дунай. Между тёмъ остроготы и часть визиготовъ, жившихъ на юго-востокѣ, териѣли часто голодъ и видьли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валента, который имфлъ надзоръ надъ восточными провинціями и жиль въ Константинополь, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ тамошними жителями. Императоръ поручилъ удовлетворить ихъ во всемъ оракійскимъ правителямъ, Луципину и Максиму, которые были совершенные греки временъ византійскихъ-коварные, готовые оказать злодейскіе поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшіе позволительными всв поступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дътей; наконецъ, подъ видомъ пріязни, призвали доблестнъйшихъ готовъ и ръшились тайно умертвить ихъ. Это пробудило мщеніе въ дикомъ, но сохранявшемъ первоначальныя человъческія чувства народь. Многочисленныя толны готовъ ворвались во Оракію и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ пепелъ всѣ находившіеся по дорог'в города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагопріятномъ положеніи. Онъ былъ ревностный аріанецъ, и потому гналъ безъ милосердія противниковъ секты, потому имѣль враговъ, и самъ брать его Валентиніань, императорствовавшій въ Римі, отказался подать ему помощь. Кром'в того, императоръ Валентъ былъ жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его последуеть отъ человека, котораго имя начинается словомъ Өео-и опъ переръзалъ и передушилъ

встхъ Осодориковъ. Осодотовъ и Осодосієвъ, которые только занимали какія-нибудь значительныя должности. Само собою разумфется. что такіе поступки не внушили его подданнымъ излишняго жара защищать своего монарха. Притомъ, и самые подданные были жалкій, безхарактерный народь; войска умели только бунтоваться и готовы были бежать при первомъ случав: финансы разорелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ. Валенту, наконецъ, пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный обгущими войсками, онъ спрятался въ обдную хижину и быль сожженъ вивств съ нею истительными готами. Константинополь уцалаль, благодаря незнанію готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ римлянамъ страшную намять своего посъщенія.

Скоро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Осодосій думаль спасти ее чрезъ эту секуляризацію, принисывая слабость ся неизміримости и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливье могла бы назваться имперіей евнуховъ, комедіантовъ, любимцевъ, ристалищъ, заговоровъ, низкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ, досталась Аркадію, которымъ управляль пронырливый эпекунъ его Руфимъ: Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что вев административныя значительныя мъста были заняты выслужившимися варварами изъ готовъ, вандаловъ и другихъ германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ римскаго образованія, которая уже въ собственномъ сердий своемъ видила насильно теснившихся враговъ, которая въ живомъ трупъ своемъ видъла и чувствовала онъмъніе жизни, — эта Западная имперія вручена была малольтнему Гонорію, которымъ управляль Стиликонъ, родомъ вандалъ, бывшій върнымъ и храбрымъ при Осодосіи и сублавшійся низкимъ и слабымъ при ничтожномъ его сынъ. Опекуны, правительствовавшіе въ разныхъ углахъ Европы, ненавидели другъ друга. Первый подарокъ, который Руфимъ, хитрый, какъ византійскій грекъ, препроводиль къ своему непріятелю Стиликону, состояль въ сильныхъ войскахъ визиготовъ, которыхъ онъ настроилъ воевать Италію, объщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всв визиготы поднялись со своихъ становищъ въ Дакін и съ береговъ Дупая и вступили въ Италію. Но Стиликонъ, вмѣсто того, чтобы устрашиться такого нашествія, втайнъ былъ радъ ему. Онъ основывалъ на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свѣжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втъснявшихся въ самые предълы Римской имперін. Тогда Галлія и принадлежала, и не принадлежала римлянамъ. Сильный франкскій союзъ стоялъ на границахъ ся вмфстф съ накопленными подъ его эгидомъ племенами; на востокъ и на югъ, т. е. въ нъдръ самой Франціи, вольно расположились алеманы и бургунды. Въ Испаніи свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ея, т. е. югъ. Среди ихъ римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имѣли достоинство безъ власти. Казалось, вибсто Римской имперін лежала надъ полуміромъ одна только величественная длинная тинь ея. Имперія была похожа на тысячельтній дубъ, который изумляеть своею страшною толщиною и котораго средина давно уже обратилась въ гипль и прахъ. Стиликонъ искусно отклонилъ Алариха отъ желанія поселиться въ Италіи и предложиль ему богатую, цвътущую Испанію. Онъ даже замышляль обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима; вмѣстѣ съ тёмъ онъ располагалъ даже, въ случай удачи, объявить себя императоромъ вмѣсто слабаго Гонорія, но черезчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетъла съ плечъ его. Слабый, ничтожный Гонорій, не понявшій ни одного проекта Стиликона, велёлъ одному изъ своихъ, также неразсудительныхъ, полководцевъ напасть съ тыла на готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тѣмъ, чтобы нанести имъ какой-нибудь вредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стънами Рима. Гонорій по обыкновенію бъжаль. Сенать, видъвши безсиліе свое, умолиль могущественнаго гота отступить, объщая дань, часть которой ему была выдана тогда же; остальной решился победитель ждать и отступиль отъ Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновала, какъ уже вновь прибыль въ Римъ и вовсе не думаль платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подъ ствнами уже гиввный, грозившій обратить въ ненель ввчный городъ. 23 августа 409 года стѣны всемірной столицы увидали среди себя предводителя готова. Великоланные дома и дворцы были разграблены, но грозный Аларихъ запретиль зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видьть силу воли и власть, какую онъ имълъ надъ своими дикарями. удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда не властенъ удержать и начальникъ образованныхъ войскъ. Гонорія и следа уже не было въ Риме, онъ давно умель скрыться. Но за то побъдитель показаль въ величайшей степени презрѣніе, какое чувствоваль къ римлянамъ: возвель имъ царя ихъ же префекта Атала, и заставиль его ползать у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое мщеніе, оставиль онь Римь и обратился на югь Италіи. Здісь онъ замышляль великіе планы, стропль флоть и намфревался перенести свои побъдительныя знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели теченіе ріки Везанто, вырыли на бывшемъ днів ея глубокую могилу, въ которую зарыли трунъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго гота. Избранный после него Астольфъ, наконецъ, вывелъ готовъ въ Испанію, гдв они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнавъ не имфвинкъ значенія римскихъ начальниковъ.

Вторженіе визиготовъ было сильно почувствовано во всѣхъ концахъ Испаніи. Алане и свевы были крѣпко стѣснены, и большая часть ихъ должна была признать власть готовъ.

Даже вандалы, бывшіе сильнѣйшими въ Испаніи, были сильно притеснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, номышлялъ о переправѣ въ Африку. Но одно происшествіе, какъ будто нарочно, ускорило исполнение его мысли. Въ Римъ управлялъ, именемъ малольтняго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій. предпріничивый, честолюбивый, хитрый, не слишкомъ разборчивый на средства къ достижению желаемаго. Онъ имълъ сильнаго противника въ Бонифаців, правителв Африки, и рвинился его погубить; для этого призываль его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умысель, рвинися остаться въ Африкв и призвать на номощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ вандалами и частію алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь свой ножарами и опустошеніями. Бонифацій увидёль, наконецъ, свою ошибку, что призвалъ такого гостя. Онъ успѣль уже примириться съ императоромъ и рѣшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться; Бонифацій былъ разбить. Гензерихь зажегь Кареагень, ограбиль домы, рубиль жителей и извлекъ, гдъ только могли скрываться, сокровища.

Быстрые усивхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь свверный берегъ Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестилъ онъ его въ аріанство и составилъ сильнвищее въ этотъ мятежный и темный ввкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный флотъ его разсыпался по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствомъ всякое илаваніе. Каждый годъ этотъ нумидійскій левъ появлялся у всѣхъ береговъ Средиземнаго моря, отъ Греціи и Илиріи до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвесть цвѣтущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація поперемѣнно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого вѣнчаннаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ первое государство христіанскихъ корсаровъ. Но, наконецъ, среди

величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладѣло то состояніе духа, та свирѣная задумчивость, которая сушитъ, мучитъ душу и служитъ близкимъ предвѣстіемъ тиранства, ужасной нравственной болѣзни властителя. Онъ сталъ подозрѣвать всѣхъ окружающихъ и подозрѣніе, наконецъ, простеръ на жену свою, дочь визиготскаго короля: ему вообразилось, что она имѣетъ умыселъ отравить его. Наполненный этою мыслію, онъ приказалъ отрѣзать ей носъ и уши и въ такомъ видѣ отправить къ ея отцу. Но, испугавшись самъ мщенія готовъ, пригласилъ Аттилу, предводителя гунновъ, нанасть съ сѣвера на Испанію и Италію.

Аттила имълъ свою резиденцію въ Дакіи, гдъ, недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревянныхъ юртъ, среди которыхъ возвышался неуклюжій дворецъ его. Аттила быль именно такой предводитель, какого дотол'я недоставало гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна стремительная азіатская сила. Весь съверовостокъ Европы признавалъ его владычество. Цень народовъ. несшихъ дань непобедимому царю гунновъ. начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды. алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презрініе, униженно присылалъ ему дань и ползалъ передъ его могуществомъ. Это быль маленькій человічекь, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими калмыцкими глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ всёми своими илеменами, которыя, несмотря на разбросанное свое положение, различие жизни. нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ. отуходиш оголу атменен инфенерованной информации образования образ едежду, лежалъ на простомъ войлокъ, нилъ почти одну воду изъ деревяннаго котла; ни съдло, ни лошадь его не видали на себъ драгоцънныхъ каменьевъ, и самъ себя называлъ бичомъ Божінмъ, посланнымъ для того, чтобы исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредѣльна: оно вѣрило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущеніп, потому что Аттила могъ выставить возлѣ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядя на которую немного находилось охотниковъ. Онъ не любилъ заводить напрасно войны, особенно, когда миръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушіе, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Мщеніе же Аттилы... но вызвать его мщеніе никто не имѣлъ духа.

Предложение Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собраль онъ безчисленныя илемена свои и шелъ на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Всй народы, составлявшие тогда занадъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа сдвинулась въ одинъ союзь. Римляне соединились съ своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующіе и пастушескіе шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледівльцевъ, стремительная и деспотическая Азія—на крѣпкую и вольную Европу. Нужно зам'тить, что германскіе народы, чемъ ближе къ западу, темъ более означались вольнымъ духомъ. Альны были древнимъ хранилищемъ европейской свободы, и вокругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранять еще и донынѣ черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи определено было быть театромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ римлянъ, визиготовъ, армориканъ, бреоновъ, бургундовъ, саксоновъ, алановъ и франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ распоряженіемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ остроготовъ, алановъ, гепидовъ, маркомановъ, венедовъ, ломбардовъ, геруловъ, аказировъ, аваровъ, туринговъ, роксолановъ и нѣкоторыхъ племенъ славянскихъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были рѣшить многое важное въ потомствѣ. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вмѣстѣ съ союзными народами, и непобѣдимый гуннъ, употребившій все возможное напряженіе своей воли, поворотиль свои табуны и народы въ равнины Венгріп и Паноніи. Аэцій, не желая дать перевѣса визиготамъ, дѣйствовавшимъ сильнѣе другихъ въ этой кровопролитной сѣчѣ, облегчилъ ему удаленіе. Великая лига, исполнившая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшею опасность.

Но ужасный предводитель гунновъ рваль на себф благородный клокъ волосъ своихъ отъгива, и черезъ годъ, пополнивши свои войска новыми, вступиль въ Италію. гдт безпечный императоръ Валентиніанъ и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую руку, быль Аквилея. Онъ его обратиль въ пенелъ и заставилъ горсть спасшихся жителей зародить на Адріатическомъ морѣ Венецію. Отсюда прошелъ онъ всю Италію, действуя какъ огненный бичъ. Города: Конкордія. Бресчіа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма-представили однъ обнаженныя стъны. «Клянусь», гордо провозгласиль дикій гуннь: «что, гдѣ коснется коныто коня моего, тамъ болфе не вырастетъ трава!» Наконецъ, и Римъ увидълъ подъ стънами своими Аттилу. Испуганный папа, въ облачении, со всемъ крестнымъ ходомъ, вышелъ навстръчу неумолимому гунну, и великолъпный ли обрядъ христіанства, или мысль, разсівянная между дикими, даже языческими народами, о пребываніи чего-то священнаго въ Римъ, --что бы то ни было, но Аттила отступиль, взявши великій выкупь, и вышель изъ Италіи.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигѣ западныхъ народовъ, но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ.

Суровый, воздержный, не позволявшій золотымъ украшеніямъ и камнямъ убрать даже рукояти сабли и войлочнаго съдла своего, онъ въ одинъ день измѣнилъ свою жизнь. Сочетавшись бракомъ съ дочерью бактріанскаго царя, необыкновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ, онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что вынилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у него пошла изъ ушей, изъ носа, изо рта—и онъ задохнул я.

Въ невѣдомой пустынѣ, среди глубокой ночи, копали могилу Аттилѣ, сопровождая пѣснями о его подвигахъ. Тѣло его было положено въ тройной гробъ—пзъ золота, серебра и мѣди; съ нимъ легли его оружія, его конныя сбруи. На могилѣ его были заколоты всѣ рабы и копавшіе землю, чтобы никто изъ живущихъ не вѣдалъ о мѣстѣ, гдѣ лежатъ кости великаго человѣка\*).

По смерти Аттилы, гунны вдругъ разсѣялись и разсыпались, какъ всякій азіатскій народъ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейскіе народы шире и вольнѣе раздались и болѣе приняли самостоятельности, и на востокѣ начали виднѣе показываться племена славянъ, которыя мало-по-малу разрослись въ шестьдесятъ разныхъ вѣтвей\*\*), протянулись до Тироля, прошумѣли по уходѣ остроготовъ на границахъ имперіи Греческой и, углубившись въ великія пространства, наконецъ, превратились въ осѣдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и среди полуразрушенных развалинь ея крылись еще происки. И въ этомъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе честолюбцы! Сенаторъ Максимъ успѣлъ очернить передъ безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную опору его шаткаго трона—Аэція, и неблагодарный Валентиніанъ убилъ его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, онъ самъ погибъ, умерщвленный Максимомъ, который надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову импера-

<sup>\*)</sup> О гуннахъ и объ Аттиль: Іорнандъ, Дегине, Фишеръ.

<sup>\*\*)</sup> Конрадъ Геснеръ.

торскую корону и женился на его вдовѣ Евдоксіи. Метительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя; онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толнами своихъ вандаловъ, на ипратскихъ судахъ, и высадился въ Италію. И что только уцёлёло отъ меча Аттилы, все то истребиль. по своему обыкновенію, Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать номощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имълъ необыкновенное искусство грабить: послѣ него уже никто не могъ ничемъ поживиться. Римъ, который дотоле щаженъ быль даже язычниками, быль ограблень безь милосердія этимъ христіанскимъ королемъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ илънниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что делать; вывезъ множество артистовъ, и художниковъ, увезъ даже супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмёстё съ дочерьми ея, наконецъ, даже сорвалъ золотой куполъ съ Капитолія и утащилъ его вмъстъ съ другими сокровищами въ Африку.

Послѣ всѣхъ этихъ событій, Италія не походила и на тѣнь прежней своей славы. Цвѣтущая, прекрасная, вѣнецъ европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустѣлыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имѣть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состояніи даже платить жалованья собственному войску, набранному изъ геруловъ, ругіевъ и турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ, Одоакръ, отрѣшилъ своего императора отъ должности, сдѣлался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотѣлъ принять императорскаго достоинства, но назвался, просто, королемъ геруловъ. Еще частъ римскаго войска находилась какъ бы отрѣзанною за Альпами въ Галліи, и предводитель ея, Сіагрій, не зная ничего о

происшествіяхъ въ Италін, защищаль не существующую имперію противъ соединеннаго франкскаго союза, который сделался уже слишкомъ страшнымъ, потому что имель предпріничиваго короля и полководна Кловиса. Сіагрію, отрѣзанному отъ своего государства, не получавшему никакихъ подкрѣиленій, трудно было противуборствовать этимъ свѣжимъ силамъ: онъ уступилъ-и Галлія потопилась франкскими народами. Скоро послѣ того остроготы, предводимые Өеодорикомъ, двинулись съ съверныхъ границъ имперіи Восточной и заняли Италію, подчинивъ ея народы своей власти. Скоро послѣ того англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, перебрались черезъ море и овладъли Англіею-и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но въ частности, и малыми силами, онъ производились безпрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и безпрерывною перемёною мёсть, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіямъ, и вся Европа, несмотря на то, что повидимому уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Всв націи перемъшались между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цёльной, и только впослёдствіи постоянный образъ правленія или занятій сообщиль главнымъ изъ нихъ нѣкоторую особенность и нѣкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главные пункта европейской силы: въ Испаніи-визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренныхъ народовъ и присоединившіе къ себ'я уже въ Испаніи алановъ, свевовъ, вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившіе толиу сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ состдей римлянъ, дунайскихъ и рейнскихъ германцевъ: узипетровъ, сигамбровъ, херусковъ, хатовъ, бруктеровъ, ангриваріевъ, хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами римскими галлами, соединившіеся, но не слившіеся съ покоренными

армориканами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами, и простершіе владычество за Альны и Рейнъ. - Это было одно изъ сильнъйшихъ собраній народовъ. Въ съверной Германіи саксоны, страшные своею дикостью и ипратствомъ, менфе смфшавшіеся съ другими народами, и въ Италіи остроготы, имѣвшіе въ толнахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европъ-свевскихъ, аланскихъ, аварскихъ, славянскихъ, гепидскихъ-и, подъ растороннымъ. твердымъ правленіемъ Өеодорика, получившие на время перевъсъ въ Европъ. Сверхъ того еще, всв эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными илеменами. — Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопределенныхъ пространствахъ: въ этихъ промежуткахъ земли, иногда черезполосно и независимо, сохранялись многіе народы: такимъ образомъ, въ средней Германін-ломбарды, потомъ блеснувшіе въ Италін, часть бауаровъ, вев народы, жившіе въ неизміримыхъ прежде лісахъ Гарца и въ гористыхъ уклоненіяхъ Алынъ. Востокъ Европы занимали совершенно разоросанныя племена славянскія, которыя, находясь подъ вфинымъ угнетеніемъ всфхъ стремившихся изъ Азіп народовъ, еще не успъли явиться дъятелями всемірной исторіи. За означеннымъ кругомъ, на съверъ и на востокъ, разсѣивались народы, еще покрытые темною недъятельностью.

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостижимою волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу, когда разрушающіе народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачныя событія, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслись безпокойными кометами, когда между тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокѣ, робкое римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сиріи, Александріи, Цареграда, и ереси Несторія и Евтихія раздирали дряхлыя, старческія его силы.

# ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШАГО.

Октября 3.

Сегодняшняго дня случилось необыкновенное приключеніе. Я всталь поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мев вычищенные сапоги, я спросиль, который чась. Услышавши, что уже давно било десять, я посившиль поскорве одвться. Признаюсь, я бы совсвить не ношель въ департаменть, зная заранье, какую кислую мину сдылаеть нашъ начальникъ отдъленія. Онъ уже давно мит говорить: «Что это у тебя, братець, въ головь всегда ералашь такой? Ты нной разъ метаешься, какъ угорёлый, дёло подчасъ такъ спутаешь, что самъ сатана не разбереть, въ титулѣ поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! онъ, върно, завидуетъ, что я сижу въ директорскомъ кабинетв и очиниваю перья для его пр-ва. Словомъ, я не пошелъ бы въ департаментъ, если бы не надежда видъться съ казначеемъ и, авось-либо, выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ. Вотъ еще создание! Чтобы онъ выдалъ когда-нибудь впередъ за мѣсяцъ деньги-Госноди, Боже мой, да скорѣе страшный судъ придетъ. Проси, хоть тресни, хоть будь въ разнуждь, —не выдасть. съдой чорть. А на квартирь собственная кухарка бьетъ его по щекамъ; это всему свъту извъстно. Я не понимаю выгодъ служить въ департаментъ: никакихъ совершенно рессурсовъ. Вотъ въ губернскомъ правленіи, гражданскихъ и казенныхъ налатахъ совсёмъ другое двло: тамъ, смотришь, иной прижался въ самомъ уголку и пописываеть, фрачишка на немъ гадкій, рожа такая, что илюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаеть! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси къ нему: «Это», говоритъ, «докторскій подарокъ»; а ему давай или нару рысаковъ, или дрожки, или боберъ рублей въ триста. Съ виду такой тихенькій, говоритъ такъ деликатно: «одолжите ножичка починить перышко», а тамъ обчиститъ такъ, что только одну рубашку оставитъ на просителъ. Правда, у насъ зато служба благородная, чистота во всемъ такая, какой вовъки не видъть губернскому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всъ начальники на вы... Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставилъ денартаментъ.

Я надъль старую шинель и взяль зонтикъ, потому что шель проливной дождикъ. На улицахъ не было никого: однъ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе купцы подъ зонтиками, да курьеры попадались мит на глаза... Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнъ. Я увидълъ его на перекресткъ. Я, какъ увидълъ его. тотчасъ сказалъ себъ: «Эге! нътъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ пдешь, ты спѣшпшь вонъ за тою, что оѣжить впереди, и глядишь на ея ножки». Что это за бестія нашъ братъ. чиновникъ! Ей Богу, не уступитъ никакому офицеру: пройди только какая-нибудь въ шлянкъ, непремѣнно заценить. Когда я думаль это, увидель подъехавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сейчасъ узналъ ее: это была карета нашего директора. «Но ему не зачёмъ въ магазинъ», я подумаль: «вёрно, это его дочка». Я прижался къ стънкъ. Лакей отворилъ дверцы, и она выпорхнула изъ кареты, какъ птичка. Какъ взглянула она направо и налѣво, какъ мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой, пропаль я, пропаль совсимь! И зачемъ ей выезжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всфхъ этихъ трянокъ. Она не узнала меня, да и я самъ нарочно

старался закутаться, какъ можно болье, потому что на мнъ была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи носять съ длинными воротниками, а на мнѣ были коротенькіе, одинъ на другомъ; да и сукно совсѣмъ не дегатированное. Собачонка ея, не усивыши вскочить въ дверь магазина, осталась на улиць. Я знаю эту собачонку. Ее зовуть-Меджи. Не успѣль я пробыть минуту, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ: «Здравствуй, Меджи!» Воть тебь на! кто это говорить? Я обсмотрылся и увидыль шедшихъ подъ зонтикомъ двухъ дамъ: одну старушку, другую молоденькую; но онъ уже прошли; а возлъменя опять раздалось: «Грёхъ тебё, Меджи!» Что за чорть! я увидёль, что Меджи обнюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!» сказаль я самь себь: «да, полно, не пьянъ ли я! Только это, кажется, со мною редко случается».--«Нѣтъ, Фидель, ты напрасно думаешь», произнесла,—я видълъ самъ, что произнесла Меджи: «я была, авъ, авъ! я была, авъ, авъ. авъ! очень больна!» Ахъ ты-жъ собачонка! вишь! Признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую по-человъчески; но послъ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталь удивляться. Дъйствительно, на свътъ уже случилось множество подобныхъ примеровъ. Говорятъ, въ Англіи вышлыла рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкъ, что ученые уже три года стараются опредёлить и еще до сихъ поръ ничего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себъ фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болже удивился, когда Меджи сказала: «Я писала къ тебѣ, Фидель; вѣрно, Полканъ не принесъ письма моего!» Чортъ возьми! Я еще въ жизнь не слышаль, чтобы собака могла писать. Правильно писать можеть только дворянинь. Оно конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крупостной народъ пописываетъ иногда; но ихъ писаніе большею частью механическое: ни запятыхъ, ни точекъ, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я

начинаю иногда слышать и видьть такія вещи, которыхъ никто еще не видывалъ и не слыхивалъ. «Пойду-ка я», сказаль я самъ въ себъ, «за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думаетъ». Я развернулъ свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороховую, поворотили въ Мѣщанскую, оттуда въ Столярную, наконецъ, къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. «Этотъ домъ я знаю», сказалъ я самъ въ себѣ: «это домъ Звѣркова». Эка машина! Какого въ немъ народа не живетъ: сколько кухарокъ, сколько прівзжихъ! а нашей братын-чиновниковъ, какъ собакъ. одинъ на другомъ сидить, а третьимъ погоняеть. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играеть на трубь. Дамы взощли въ пятый этажъ. «Хорошо», подумалъ я: «теперь не пойду. а замѣчу мѣсто и при первомъ случав не премину воспользоваться».

## Октября 4.

Сегодня середа, и потому я быль у нашего начальника въ кабинетъ. Я нарочно пришель пораньше и засъвши. перечиниль всй перья. Нашь директоръ должень быть очень умный человъкъ. Весь кабинеть его уставленъ шкафами съ книгами. Я читалъ название некоторыхъ: все ученость. такая ученость. что нашему брату и приступа нѣтъ, -- все или на французскомъ, или на нъмецкомъ. А посмотрѣть въ лицо ему: фу, какая важность сіяеть въ глазахъ! Я еще никогда не слышаль, чтобы онъ сказаль лишнее слово. Только, развъ, когда подашь бумаги, спроситъ: «Каково на дворѣ?»—«Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человъкъ. —Я замъчаю. однакоже, что онъ меня особенно любитъ. Если бы и дочка... эхъ, канальство!.. Ничего, ничего. молчаніе!--Читаль Ичелку. Эка глупый народь французы! Ну, чего хотять они? Взяль бы, ей Богу, ихъ всехъ да и перенороль розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помъщикомъ. Курскіе помъщики хо-

рошо иншуть. Послѣ этого замѣтиль я, что уже било половину перваго, а нашъ не выходилъ изъ своей спальни. Но около половины второго случилось происшествіе, котораго никакое перо не опишетъ. Отворилась дверь, я думалъ, что директоръ, и вскочилъ со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одъта! Платье на ней было бѣлое, какъ лебедь, фу, какое пышное! А какъ глянула—солнце! ей Богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа здёсь не было?» Ай, ай, ай! какой голосокъ! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство», хотёль я было сказать: «не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою»; да, чортъ возьми, какъ-то языкъ не поворотился, и я сказалъ только: «никакъ нѣтъ-съ». Она поглядѣла на меня, на книги, и уронила илатокъ. Я кинулся со всёхъ ногъ, поскользнулся на проклятомъ паркетѣ и чуть-чуть не расклеилъ носа, однакожъ удержался и досталъ платокъ. Святые, какой илатокъ! тончайшій, батистовый—амбра, совершенная амбра! такъ и дышитъ отъ него генеральствомъ. Она поблагодарила и чуть-чуть усмёхнулась, такъ что сахарныя губки ея почти не тронулись, и послѣ этого ушла. Я еще часъ сидёль, какъ вдругь пришель лакей и сказаль: «Ступайте, Аксентій Ивановичь, домой, баринь уже уёхаль изъ дому». Я терить не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: одинъ разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мѣста, потчивать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глуный холонъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія? Однакожъ, я взялъ шляну и надъль самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадутъ, и вышель. Дома большею частію лежаль на кровати. Потомъ переписалъ очень хорошіе стишки: «Душеньки часокъ не видя, Думалъ, годъ ужъ не видалъ; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мнв, я сказаль». Должно-быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись въ шинель, ходилъ къ подъйзду ея пр-ва и поджидаль долго, не выйдеть ли

състь въ карету, чтобы посмотръть еще разикъ; но нътъ, не выходила.

Ноября 6.

Разобсиль начальникъ отдёленія. Когда я пришель въ департаменть, онъ подозваль меня къ себв и началь миз. говорить такъ: «Иу, скажи пожалуйста, что ты дълаешь?»-«Какъ. что? Я ничего не дълаю», отвъчалъ я.—«Ну, размысли хорошенько! выдь тебы уже за сорокъ лыть-пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себь? Ты думаешь. я не знаю встхъ твоихъ проказъ? Втдь ты волочишься за директорскою дочерью! Пу, посмотри на себя, подумай только, что ты! Въдь ты нуль. болъе ничего. Въдь у тебя нъть ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркало на свое лицо-куда тебъ думать о томъ!» Чорть возьми, что у него лицо похоже ифсколько на антекарскій пузырекъ, да на головъ клочокъ волосъ, завитый хохолкомъ, да держитъ ее кверху, да примазываеть ее какою-то розеткою, такъ ужъ и думаетъ, что ему только одному все можно. Понимаю. понимаю, отчего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидълъ, можетъ-быть, предпочтительно мив оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советникъ! Вывесилъ золотую ценочку къ часамъ, заказываетъ саноги по тридцати рублей-да чорть его побери! Я развъ изъ какихъ-нибудь разночинцевъ, изъ портныхъ, или изъ унтеръ-офицерскихъ дътей? Я дворянинь. Что-жъ, и я могу дослужиться. Мив еще сорокъ два года-время такое, въ которое, по-настоящему. только-что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а. можетъ быть, если Богъ дастъ, то чъмъ-нибудь и побольше. Заведемъ и мы себъ квартиру и еще, можетъ-быть, получше твоей. Что-жъ ты себв забралъ въ голову, что кромъ тебя уже нътъ вовсе порядочнаго человька? Дай-ка миъ ручевскій фракъ, сшитый по модь, да повяжи я себв такой же, какъ ты, галстукъ, тебв тогда

не стать мит и въ подметки. Достатковъ истъ — вотъ объда.

## Ноября 8.

Быль въ театръ. Играли русскаго дурака Филатку. Очет, смъялся. Былъ еще какой-то водевиль съ забавными стишками на стряпчихъ, особенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился. какъ пропустила цензура; а о купцахъ прямо говорятъ, что они обманываютъ народъ, и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплеть: что они любять все бранить, и что авторъ просить у публики защиты. Очень забавныя піесы пишуть нынче сочинители. Я люблю бывать въ театръ. Какъ только грошъ заведется въ карманъ-никакъ не утернишь не пойти. А вотъ изъ нашей братьи чиновниковъ есть такія свиньи: ръшительно не пойдетъ, мужикъ, въ театръ; развъ уже дашь ему билеть даромъ. Пъла одна актриса очень хорошо. Я вспомниль о той... эхъ. канальство!.. Ничего, ничего... молчаніе.

## Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія показаль такой видъ, какъ будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже съ своей стороны, какъ будто бы между нами ничего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частью лежалъ на кровати.

## Ноября 11.

Сегодня сидѣлъ въ кабинетѣ нашего директора, починиль для него 23 пера, и для ея... ай! ай!.. для ея превосходительства четыре пера. Онъ очень любитъ, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчитъ, а въ головѣ, я думаю, все обсуживаетъ. Жела-

лось бы мий узнать, о чемъ онъ больше всего думаеть. что такое затъвается въ этой головъ. Хотълось бы мнт разсмотрать поближе жизнь этихъ господъ, всв эти экивоки и придворныя штуки: какъ они, что они делають въ своемт кругу—вотъ что бы мев хотвлось узнать! Я думаль евсколько разъ завести разговоръ съ его пр-вомъ, только, чортъ возьми, никакъ не слушается языкъ; скажещь только, холодно или тепло на дворѣ, а больше рѣшительно ничего не выговоришь. Хотвлось бы мив заглянуть въ гостиную. куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! Какіе зеркала и фарфоры! Хотълось бы заглянуть туда. на ту половину, гдф ея пр-во, вотъ куда хотвлось бы мнф! въ будуаръ, какъ тамъ стоять всв эти баночки, скляночки. цвъты такіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежитъ тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ. чемъ на платье. Хотелось бы заглянуть въ спальню... тамъто, я думаю, чудеса, тамъ-то, я думаю, рай, какого и на небесахъ нътъ. Посмотръть бы ту скамеечку, на которую она становить, вставая съ постели, свою ножку, какъ надъвается на эту ножку облый, какъ снъгъ. чулочекъ... Ай! ай! ай! ничего, ничего... молчаніе.

Сегодня, однакожъ, меня какъ ом свътомъ озарило: я вепомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектъ. «Хорошо», подумалъ я самъ въ себъ: «я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я. върно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвалъ было къ себъ одинъ разъ Меджи и сказалъ ей: «Послушай, Меджи, вотъ мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видъть, разскажи мнъ все, что знаешь про барышню: что она и какъ? Я тебъ побожусь, что никому не открою». По хитрая собачонка поджала хвостъ, съежилась вдвое и вышла тихо въ двери, такъ, какъ будто бы ничего не слышала. Я давно подозръвалъ, что собака гораздо умнъе человъка; я даже

быль увтрень, что она можеть говорить, но что въ ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политикъ: все замвчаеть, вст шаги человтка. Итть, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь въ домъ Звтркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу вст письма, которыя писала къ ней Меджи.

## Ноября 12.

Въ два часа пополудни отправился я съ темъ, чтобы непремінно увидіть Фидель и допросить ее. Я терийть не люблю капусты, запахъ которой валить изъ всёхъ мелочныхъ лавочекъ въ Мфщанской; къ тому же изъ-подъ воротъ каждаго дома несетъ такой адъ, что я. заткнувъ носъ, бъжалъ во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускають коноти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множество, что человъку благородному рышительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался въ шестой этажь и зазвониль въ колокольчикъ, вышла дівчонка не совстмъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналъ ее: это была та самая, которая шла вмфстф со старушкою. Она немножко закрасивлась, и я тотчасъ смекнулъ-ты, голубушка, жениха хочешь, «Что вамъ угодно?» сказала она. «Мит нужно поговорить съ вашей собачонкой». Дфвчонка была глупа! Я сейчасъ узналь, что глупа! Собачонка въ это время прибъжала, съ лаемъ; я хотълъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидалъ, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, вотъ этого мев и нужно! Я подощель къ нему, перерыль солому въ деревянной коробкт и, къ необыкновенному удовольствію своему, вытащиль небольшую связку маленькихъ бумажекъ. Скверная собачонка, увидивши это, сначала укусила меня за икру, а потомъ, когда пронюхала, что я взялъ бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказаль: «Нфть, голубушка, прощай!» и бросился бѣжать. Я думаю, что квичний приняла меня за сумасшедшаго, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотёлъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свѣчахъ нѣсколько дурно вижу: но Мавра вздумала мыть поль. Эти глупыя чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошелъ прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь-то, наконецъ, я узнаю всѣ дѣла, помышленія, всѣ эти пружины, и доберусь, наконецъ, до всего. Эти письма мнѣ все откроютъ. Собаки народъ умный, онѣ знаютъ всѣ политическія отношенія и потому, вѣрно, тамъ будетъ все про нашего: портретъ и всѣ дѣла этого мужа. Тамъ будетъ что-нибудь и о той, которая... ничего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Большею частію лежалъ на кровати.

## Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно четкое, однакоже въ почеркъ все есть какъ будто что-то собачье. Прочитаемъ:

Милая Фидель! я все пе могу привыкнуть къ твоему мъщанскому имени. Какъ будто бы уже не могли дать тебъ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать другъ къ другу».

Письмо писано очень правильно. Пунктуація и даже буква в везді на своємъ місті. Да этакъ, просто, не напишетъ и нашъ начальникъ отділенія, хотя онъ и толкуєть, что гді-то учился въ университеті. Посмотримъ даліге.

«Мић кажется, что раздћлять мысли, чувства и впечатлћнія съ другимъ есть одно изъ первыхъ благъ на свътъ".

Гм!.. мысль почеринута изъ одного сочиненія, переведеннаго съ нѣмецкаго. Названія не припомню.

«Я говорю это по опыту, хотя и не бъгала по свъту далъе воротъ нашего дома. Моя ли жизнь не протекаетъ въ довольствъ? Моя барышня, которую папа называетъ Софи. любитъ меня безъ памяти».

Ай, ай!... ничего, ничего! Молчаніе!

«Папа тоже очень часто ласкаеть. Я нью чай и кофій со сливками. Ахъ. та chère, и должна тебь сказать, что я вовсе не вижу удовольетвія въ большихъ обглоданныхъ костяхъ, которыя жретъ на кухив кашъ Полканъ. Кости хороши только изъ дичи и притомъ тогда, когда еще никто не высосалъ изъ нихъ мозга. Очень хорошо мъшать изъсколько соусовъ вмъстъ, но только безъ каперсовъ и безъ зелени; но я не знаю ничего хуже объжновенія давать собакамъ скатанные изъ хльба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господинъ, который въ рукахъ своихъ держаль всякую дрянь, начистъ мять этими руками хльбъ, подзоветь тебя и сунеть тебъ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ-то неучтиво,—ну, и вкиь, съ отвращеніемъ, а вшь»...

Чортъ знаетъ, что такое! Экой вздоръ! Какъ будто бы не было предмета получше, о чемъ писать. Посмотримъ на другой страницъ, не будетъ ли чего подълънъе.

«...Я съ большою охотою готова тебя увѣдомлять о всѣхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я уже тебѣ кое-что говорила о главномъ господинъ, котораго Софи называетъ папа. Это очень странный человъкъ»...

А. вотъ наконецъ! Да, я зналъ; у нихъ политическій взглядъ на вет предметы. Посмотримъ, что папа.

«...очень странный человыкь. Онъ больше все молчить; говорить очень рыдко. Но недыло назадъ безпрестанно говориль самъ съ собою: «Получу, или не получу?» Возьметь въ одну руку бумажку, другую сложить пустую и говорить: «Получу, или не получу?» Одинъ разъ онъ обратился и ко мит съ вопросомъ: «Какъ ты думаешь, Меджи, получу, или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапогъ и ушла прочь. Потомъ, та снете, черезъ недылю папа пришель въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чымъ-то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала, отпускалъ анекдоты. А послъ объда поднялъ меня къ своей шет и сказалъ: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидъла какую-то ленточку. Я пюхала ее, но ръшительно не нашла никакого аромата; наконецъ, потихоньку лизнула: соленое немного».

Гмъ! Эта собачонка, мнѣ кажется, уже слишкомъ... чтобы ее не высѣкли! А, такъ онъ честолюбецъ! Это нужно взять къ свѣдѣнію.

«...Прощай, ma chère! Я бъгу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо.—Пу, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышия моя Софи»...

А! ну, носмотримъ, что Софи. Эхъ, канальство!... Ничего, ничего... будемъ продолжать.

\*...барышни моя Софи была въ чрезвычайной суматохъ. Она собиралась на баль, и и очень обрадовалась, что въ отсутствие ей могу писать къ тебъ. Мои Софи всегда чрезвычайно рада ъхать на баль хоти при одъвани всегда почти сердится. Я не могу понить отчего люди одъваются. Почему не ходить такъ, напримъръ, какъ мы? И хорошо, и покойно. Я никакъ не понимаю, та сhère, удовольствий ъхать на балъ. Софи пріъзжаеть всегда съ балу домой въ 6 часовъ утра, и и всегда почти угадываю по ей блъдному и тощему виду, что ей, бъдняжкъ, не давали тамъ ъсть. Я, признаюсь, никогда бы не могла такъ жить. Если бы мит не дали соуса съ рябчикомъ, или жаркого куриныхъ крылышекъ, то... и не знаю, что бы со мною было. Хорошъ также соусъ съ кашкою; а морковь, или ръпа, пли артишоки — никогда не будутъ хороши .

Чрезвычайно неровный слогъ! Тотчасъ видно, что не человѣкъ нисалъ: начнетъ такъ, какъ слѣдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ одно письмецо. Что-то длинновато. Гмъ! и числа не выставлено.

«Ахъ, милая, какъ ощутительно приближение весны! Сердце мое бьется, какъ будто все кого-то ожидаетъ. Въ ушахъ у меня въчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою несколько минуть, прислушиваясь къ дверямъ. Я тебъ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окнъ, разсматриваю ихъ. Ахъ, если-бъ ты знала, какіе между ними есть уроды! Иной преаляноватый, дворняга. глупъ страшно, на лицъ написана глупость, преважно идеть по улицъ и воображаеть, что онъ презнатная особа, думаеть, что такъ на него и заглядятся всъ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила-такъ, какъ бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ моимъ окпомъ! Если бы онъ сталъ на заднія лапы, чего, грубіянъ, онъ, втрно, не умпеть, то онъ бы былъ цълою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толсть собою. Этотъ болванъ, должно-быть, наглецъ преужасный. Я новорчала на него, но ему и нуждочки мало: хотя бы поморщился! высунуль свой языкъ, повъсиль огромныя уши и глядить въ окно-такой мужикъ! Но неужели ты думаешь, та chère, что сердце мое равнодушно ко всъмъ исканіямь? Ахъ, нътъ... Если бы ты видъла одного кавалера, перельзающаго черезъ заборъ сосъдняго дома, именемъ Трезора... Ахъ, та chère, какая у него мордочка!»...

Тьфу, къ чорту!.. Экая дрянь! И какъ можно наполнять письма этакими глупостями! Мнѣ подавайте человѣка! Я хочу видѣть человѣка, я требую духовной пищи, — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вмѣето того

этакіе пустяки... Перевернемъ черезъ страницу, не будеть ли лучше?

«...Софи сидъла за столикомъ и что-то шила. Я глядъла въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ, какъ вдругъ вошелъ лакей и сказаль: «Тепловъ!»—«Просп!» закричала Софи бросилась меня обнимать. «Ахъ, Меджи, Меджи! Если-бъ ты знала, кто это: брюнеть, камеръ-юнкеръ, а глаза какіе! черные, какъ агатъ!» И Софи убъжала къ себъ. Минуту спустя, вошель молодой камеръ-юнкеръ, съ черными бакенбардами, подошелъ къ зеркалу, поправилъ волоса и осмотрълъ комнату. Я поворчала и съла на свое мъсто. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себъ такъ, какъ будто не замъчая ничего, продолжала глядъть въ оконко; однакожъ, голову наклонила нъсколько на-бокъ и старалась услышать, о чемъ они говорять. Ахъ, та chère, о какомъ вздоръ они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ, вмъсто одной какой-то фигуры, едълала другую: также, что какой-то Бобовъ быль очень похожъ въ своемъ жабо на аиста, и чуть было не упалъ, что какая-то Лидина воображаеть, что у нея голубые глаза, между тъмъ какъ они зеленые.—и тому подобное. «Куда-жъ», подумала я сама въ себъ: «если сравнить камеръ-юнкера съ Трезоромъ! Небо! какая разница! Во-первыхъ, у камеръ-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокругъ бакенбарды, какъ будто бы онъ обвязаль его чернымъ платкомъ; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самомъ лбу бълая лысинка. Талію Трезора и сравнить нельзя съ камеръ-юнкерскою. А глаза, пріемы, ухватки совершенно не тъ. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла въ своемъ Тепловъ. Отчего она такъ имъ восхишается?»...

Мнѣ самому кажется, здѣсь что-нибудь да не такъ. Не можеть быть, чтобы ее могъ такъ обворожить Тепловъ. Посмотримъ далѣе:

«Мит кажется, если этотъ камеръ-юнкеръ нравится, то скоро будетъ нравиться и тотъ чиновникъ. который сидитъ у папа въ кабинетъ. Ахъ. та chère, если бъ ты знала, какой это уродъ! Совершенная черепаха въ мъшкъ»....

Какой же бы это чиновникъ?....

«Фамилія его престранная. Онъ всегда сидить и чинить перья. Волоса на головъ его очень похожи на съно. Папа иногда посылаеть его вмъсто слуги»....

Мий кажется, что эта мерзкая собачонка мітить на меня. Гдів-жъ у меня волоса, какъ сено? «Софи никакъ пе можеть удержаться отъ смѣху, когда глядитъ на него».

Врешь ты, проклятая собачонка! Экій мерзкій языкъ! Какъ будто я не знаю, что это дѣло зависти? Какъ будто я не знаю, чьи здѣсь штуки? Это штуки начальника отдѣленія. Вѣдь поклялся же человѣкъ непримиримою ненавистью—и вотъ вредитъ да и вредитъ, на каждомъ шагу вредитъ. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ-быть, дѣло раскроется само собою.

«Ма сhère Фидель, ты извини меня, что такъ давно не писала. Я была въ совершенномъ упоеніи. Подлинно справедливо сказаль какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притомъ же у насъ въ домѣ теперь большія перемѣны. Камеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень весель. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететь поль и всегда почти разговариваеть самъ съ собою, что скоро будетъ вадьба, потому что папа хочетъ непремѣнно видѣть Софи или за генераломъ, или за камеръ-юнкеромъ, или за военнымъ полковникомъ»....

Чортъ возьми! я не могу больше читать... Все или камеръ-юнкеръ, или генералъ. Все, что есть дучшаго на свътъ все достается или камеръ-юнкерамъ, или генераламъ. Найдешь себъ бъдное богатство, думаешь достать его рукою.— срываетъ у тебя камеръ-юнкеръ или генералъ. Чортъ побери! Желалъ бы я самъ сдълаться генераломъ, не для того, чтобы получить руку и прочее,—нѣтъ, хотълъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидътъ, какъ они будутъ увиваться и дълать всъ эти разныя придворныя штуки и экивоки, и потомъ сказать имъ, что я плюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не можеть быть. Враки! Свадьой не бывать! Что-жь изъ того, что онь камеръ-юнкеръ? Вйдь это больше ничего, кроми достоинство: не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять въ руки. Вйдь черезъ то, что камеръ-

юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Вѣдь у него же нось не изъ золота сділань, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякаго; въдь онъ имъ нюхаетъ, а не фетъ, чихаетъ, а не кашляеть. Я нъсколько разъ уже хотъль добраться, отчего происходять всё эти разности. Отчего я титулярный совётникъ и съ какой стати я титулярный совътникъ? Можетъбыть, я совсьмь не титулярный совытникь? Можеть-быть. я какой-нибудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совътникомъ. Можетъ-быть, я самъ еще не знаю, кто я таковъ. Въдь сколько примъровъ по исторіи: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-нибудь м'ищанинъ или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его... Когда изъ мужика да иногда выходить этакое, что же изъ дворянина можетъ выйти? Вдругъ, напримъръ. я вхожу къ нашему въ генеральскомъ мундире: у меня и на правомъ плечь эполета, и на левомъ плечь эполета, черезъ плечо голубая лента-что? какъ тогда заноетъ красавица моя? что скажетъ и самъ напа, директоръ нашъ? О, это большой честолюбецъ! Это — масонъ, непременно масонъ; хотя онъ и прикидывается такимъ и этакимъ, но я тотчасъ замѣтилъ, что онъ масонъ: онъ если даетъ кому руку, то высовываетъ только два пальца. развѣ я не могу быть сію же минуту пожалованъ генералъгубернаторомъ, или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь? Мнъ бы хотвлось знать, отчего я титулярный совътникъ? Почему именно титулярный совътникъ?

### Декабря 5.

Я сегодня все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престолъ упраздненъ, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслѣдника, и отъ того происходятъ возмущенія. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ

упраздненъ? Говорятъ, какая-то донна должна взойти на престолъ. Не можетъ взойти донна на престолъ, никакъ не можетъ. На престолъ долженъ быть король. «Да», говорятъ, «нѣтъ короля». Не можетъ статься, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король естъ, да только онъ, вѣрно, гдѣ-нибудь находится въ неизвъстности. Онъ, статься-можетъ, находится тамъ же, но какіянибудь или фамильныя причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи или другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какія-нибудь другія причины.

#### Декабря 8.

Я было уже совствы хотъль птти въ департаментъ, но разныя причины и размышленія меня удержали. У меня все не могли выйти изъ головы испанскія дъла. Какъ же можеть это быть, чтобы донна сдълалась королевою? Не позволять этого. И, во-первыхъ, Англія не позволить. Да притомъ и дъла политическія всей Европы, австрійскій императоръ, нашъ государь... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я ръшительно ничъмъ не могъ заняться во весь день. Мавра замѣчала мнѣ, что я за столомъ быль чрезвычайно развлеченъ. И точно, я двъ тарелки, кажется, въ разсѣянности бросилъ на полъ, которыя тутъ же расшиблись. Послѣ обѣда ходилъ подъ горы: инчего поучительнаго не могъ извлечь. Большею частію лежаль на кровати и разсуждаль о дѣлахъ Испаніи.

### Годъ 2000-й апрыля 43 числа.

Сегодняшній день есть день величайшаго торжества! Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этотъ король — я. Именно только сегодня объ этомъ узпалъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ будто молніей освѣтило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себѣ, что я титулярный

совътникъ. Какъ могла взойти мив въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедшій домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ-то туманъ. И это все происходитъ, думаю, оттого, что люди воображають, будго человическій мозгь находится въ головъ; совсъмъ нътъ; онъ приносится вътромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявиль Маврф, кто я. Когда она услышала, что передъ нею испанскій король, то всилеснула руками и чуть не умерла отъ страха: она, глуная, еще никогда не видала испанскаго короля. Я, однакоже, старался ее усноконть, и въ милостивыхъ словахъ старался ее увфрить въ благосклонности, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она мнѣ иногда дурно чистила сапоги. Въдь это черный народъ: имъ нельзя говорить о высокихъ матеріяхъ. Она испугалась оттого, что находится въ увфренности, будто всъ короли въ Испаніи похожи на Филиппа II. Но я растолковаль ей, что между мною и Филиппомъ нетъ никакого почти сходства и что у меня истъ ни одного капуцина. Въ денартаментъ не ходилъ. Чортъ съ нимъ! Нѣтъ, пріятели, теперь не заманите меня: я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

Мартобря 86 числа, между днемъ и ночью.

Сегодня приходилъ нашъ экзекуторъ съ тѣмъ, чтобы я шелъ въ департаментъ, что уже болѣе трехъ недѣль, какъ я не хожу на должность.

Но люди несправедливы: ведуть счеты по недёлямъ. Это жиды ввели, потому раввинъ ихъ въ это время моется. Я, однакоже, для штуки пошель въ департаментъ. Начальникъ отдёленія думаль, что я ему поклонюсь и стану извиняться; но я посмотрёлъ на него равнодушно, не слишкомъ гнёвно и не слишкомъ благосклонно, и сёлъ на свое мёсто, какъ

будто никого не замвчая. Я глядвлъ на всю канцелярскую сволочь и думаль: «что если бы вы знали, кто между вами сидить?»... Господи Воже, какую бы вы ералашь подняли! Да и самъ начальникъ отделенія началь бы мис такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія-то бумаги, чтобы я сделаль изъ нихъ экстрактъ. Но я и пальцемъ не притронулся. Чрезъ насколько минутъ все засуетилось. Сказали. что директоръ идетъ. Многіе чиновники побіжали наперерывъ, чтобы показать себя передъ нимъ, но я ни съ мѣста. Когда онъ проходилъ черезъ наше отделение, всв застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директоръ? Чтобы я всталъ передъ нимъ-никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего - вотъ, которою закупоривають бутылки! Мнт больше всего было забавно, когда подсунули мит бумагу, чтобы я подписаль. Они думали, что я напишу на самомъ кончикъ листа: столоначальникъ такой-то — какъ бы не такъ! Л я на самомъ главномъ мфстф, гдф подписывается директоръ департамента. черкнуль: «Фердинандъ VIII». Пужно было видъть, какое благоговъйное молчаніе воцарилось; но я кивнуль только рукою, сказавъ: «Не нужно никакихъ знаковъ подданничества!» и вышелъ. Оттуда я пошелъ прямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотълъ меня не внустить, но я ему такое сказаль, что онъ и руки опустиль. Я прямо пробрадся въ уборную. Она сидѣла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я, однакоже, не сказалъ ей, что я испанскій король. Я сказалъ только, что счастіе ее ожидаеть такое, какого она и вообразить себв не можетъ, и что, несмотря на козни непріятелей, мы будемъ вмѣстѣ. Я больше ничего не хотѣлъ говорить и вышель. О, это коварное существо-женщина! Я теперь только постигнулъ, что такое женщина. До сихъ поръ никто еще не узналъ, въ кого она влюблена: я первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, не шутя. Физики иншутъ

глуности, что она то и то, —она любить только одного чорта. Вонъ видите, изъ ложи перваго яруса она наводитъ лорнеть. Вы думаете, что она глядить на этого толстяка со звѣздою? Совсьмъ нътъ: она глядитъ на чорта, что у него стоить за спиною. Вонъ онъ спрятался къ нему во фракъ. Вонъ онъ киваетъ оттуда къ ней пальцемъ! И она выйдетъ за него, выплеть. А воть эти всь, чиновные отцы ихъ, воть эти всв, что юлять во всв стороны и лезуть ко двору, и говорять, что они натріоты, и то, и сё: аренды, аренды хотять эти натріоты! Мать, отца, Бога продадуть за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбіе, и честолюбіе оттого, что подъ язычкомъ находится маленькій пузырекъ и въ немъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дёлаетъ какой-то цырюльникъ, который живетъ въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовуть; но достовърно извъстно, что онъ, вмъстъ съ одною повивальною бабкою, хочеть по всему свъту распространить магометанство, и оттого, уже, говорять, во Францін большая часть народа признаеть вфру Магомета.

Никотораго числа. День быль безь числа.

Ходилъ инкогнито по Невскому проспекту. Провзжалъ государь императоръ. Весь городъ снялъ шапки и я также; однакоже, не подалъ никакого вида, что я испанскій король. Я почелъ неприличнымъ открыться тутъ же при всвхъ, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имѣю испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантію. Я хотѣлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; притомъ же они совсѣмъ небрегутъ своею работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камни на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантію изъ новаго вицъ-мундира, который надѣвалъ всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не

могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперши лверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножницами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

Числа не помию. Мъсяца тоже не было. Было, чортъ знаетъ, что такое.

Мантія совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я наділь ее. Однакоже, я еще не рішаюсь представляться ко двору: до сихъ поръ ніть депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично: никакого не будеть віса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Числа 1-го.

Удивляетъ меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Пеужели Франція? Да, это самая неблагопріятствующая держава. Ходиль справляться на почту, не прибыли ли испанскіе депутаты: но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаетъ. «Ифтъ», говоритъ, «здѣсь нѣтъ никакихъ испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу». Чортъ возьми! что письмо? Письмо — вздоръ. Письма пишутъ аптекари, да и то прежде смочивши уксусомъ языкъ, потому что безъ этого все лицо было бы въ лишаяхъ.

### Мадридъ. Февруарій тридцатый.

Итакъ. я въ Испаніи, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня поутру явились ко мнё депутаты испанскіе, и я вмёстё съ ними сёль въ карету. Мнё показалась странною пеобыкновенная скорость. Мы такъ шибко, что черезъ полчаса достигли испан-

скихъ границъ. Вирочемъ, вѣдь теперь по всей Европѣ чугунныя дороги, и пароходы вздять чрезвычайно скоро. Странная земля Испанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидълъ множество людей съ выбритыми головами. Я, однакоже, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреютъ головы. Мив показалось чрезвычайно страннымъ обхождение государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ толкнуль меня въ небольшую комнату и сказалъ: «Сиди туть, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего, кром'в искушение, отв'вчалъ отрицательно, за что канцлеръ ударилъ меня два раза налкою по спинъ такъ больно, что я чуть было не вскрикнулъ, но удержался, вспомнивши, что это рыцарскій обычай при вступленіи въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донынь ведутся рыцарскіе обычан. Оставшись одинь, я рышился заняться дылами государственными. Я открыль, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по невъжеству считають ихъ за разныя государства. Я совітую всімъ нарочно написать на бумагѣ Испанія, то и выйдетъ Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, им'ьющее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явленіе: земля сядеть на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразиль себь необыкновенную нъжность и непрочность луны. Луна вёдь обыкновенно двлается въ Гамбургв, и прескверно двлается. Я удивляюсь, какъ не обратить на это внимание Англія. Делалъ ее хромой бочаръ, и видно, что, дуракъ, никакого понятія не имълъ о лунъ. Онъ положилъ смоляной канатъ и часть деревяннаго масла; и оттого по всей земль вонь страшная, такъ что нужно затыкать носъ. И оттого самая луна такой нажный шарь, что люди никакъ не могуть жить, и тамъ теперь живутъ только одни носы. И

потому-то самому мы не можемъ видать носовъ своихъ. ибо они вст находятся въ лунт. И когда я вообразилъ, что земля вещество тяжелое и можеть, наствии, размолоть въ муку носы наши. то мною овладело такое безпокойство, что я, надавши чулки и башмаки, посифшиль въ залу государственнаго совата, съ тамъ, чтобы дать приказъ полиціи не допустить земль състь на луну. Бритые гранды, которыхъ я засталь въ залѣ государственнаго совата великое множество. были народъ очень умный, и когда я сказалъ: «Госнода, спасемъ луну, потому что земля хочеть състь на нее!» то вст въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе и многіе пользи на ствну съ тъмъ, чтобы достать луну; но въ это время вощель великій канцлерь. Увидівши его, всі разбъжались. Я. какъ король, остался одинъ. Но канцлеръ, къ удивленію моему, ударилъ меня палкою и прогналъ въ мою комнату. Такую имьють власть въ Испаніи народные обычан!

### Январь того же года, случившійся посль февруарія.

До сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мнѣ голову, несмотря на то, что я кричалъ изе всей силы о нежеланіи быть быть монахомъ. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мнѣ на голову гапать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовалъ. Я готовъ былъ впасть въ бѣшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страннаго обычая. Обычай глупый, безсмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей, которые до сихъ поръ пе уничтожаютъ его. Судя по всѣмъ вѣроятіямъ, догадываюсь, не попался ли я въ руки инквизиціи, и тотъ, кото-

раго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ. Только я все не могу понять, какъ же могъ король подвергнуться инквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиніякъ. О, это бестія Нолиніякъ! Ноклялся вредить мив по смерть. И вотъ гонитъ да и гонитъ; но я знаю, пріятель, что тебя водитъ англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездв юлитъ. Это уже извъстно всему свъту, что когда Англія нюхаетъ табакъ, то Франція чихаетъ.

Число 25.

Сегодня великій инквизиторъ опять пришель въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидъвши, что нътъ меня, началъ звать. Сначала закричаль: «Поприщинь!» — Я ни слова. Потомъ: «Аксентій Ивановъ! Титулярный совѣтникъ! Дворянинъ!» — Я все молчу. — «Фердинандъ VIII, король испанскій!» — Я хотьль было высунуть голову, но посль подумаль: «Нѣтъ, братъ, не надуешь! Знаемъ мы тебя: опять будень лить холодную воду мей на голову». Однакоже, онъ увидътъ меня и выгналъ палкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочемъ, за все это вознаградило меня нынѣшнее открытіе: я узналь, что у всякаго ифтуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями, недалеко возлѣ хвоста. Великій инквизиторъ, однакоже, ущелъ отъ меня, разгиванный и грозя мнъ какимъ-то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегаю его безсильною злобою, зная, что онъ действуетъ какъ машина, какъ орудіе англичанина.

### Чи 34 сло Ми. гдао. чтового 349.

Нѣтъ. я больше не имѣю силъ териѣтъ. Боже! что они дѣлаютъ со мною! Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я

ствлать имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотять они отъ меня обдиаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не имъю. Я не въ силахъ, я не могу вынести встхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! Дайте мив тройку быстрыхъ какъ вихорь коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвеитеся, кони, и несите меня съ этого свъта! Далъе, далъе. чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится нередо мною; звъздочка сверкаетъ вдали; лъсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманћ; съ одной стороны море, съ другой Италія; вонъ и русскія избы видифотся. Домъ ли то мой синветъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бъднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучатъ они его! Прижми ко груди своей обдиаго спротку! Ему нъть мъста на свътъ! его гонять!-Матушка, пожальй о своемъ больномъ дитяткъ!... А знаете ли, что у алжирскаго бея полъ самымъ носомъ шишка?

КОНЕЦЪ «АРАБЕСОКЪ».

# ии. ПРОИЗВЕДЕНІЯ

(1834 — ЯНВАРЬ 1842 Г.)

не вошедшія въ первое изданіе сочиненій ГОГОЛЯ.

# АЛЬФРЕДЪ.

## начало трагедіи изъ англійской исторіи.

### ДЪЙСТВІЕ I.

Народъ толиштся по набережной.

Одинъ изъ народа. Ай, что ты такъ тъснишь! Пустите хоть душу на покаянье!

Другой изъ народа. Да посторонитесь, ради Бога!

Голось третій. Эхъ. какъ продирается! Чего тебѣ? Пу. море. вода — больше ничего. Что. не видѣлъ (развѣ) ни-когда? Думаешь. такъ прямо и увидишь короля?

[Туркиль]. Ну, теперь, какъ Богъ дасть, авось будетъ лучшее время, когда прівдетъ король. Вогъ не прогонить ли собакъ дагчанъ?

[Другой]. Ты откудова, брать?

[Туркилъ]. Изъ графства Гертингаль. Томсъ Туркилъ, сеор.гъ.

[Другой]. По знаю.

[Туркилъ]. Бъжалъ изъ Колдингама.

[Другой]. Знаю—гдъ монахинь сожгли. Ахъ. страхъ тамъ какой! Такого нехристіанства и отъ жидовъ, что распяли Христа, не было.

Женщина изъ толпы. А что же тамъ было?

[Другой]. А вотъ что. Когда узнали монахини, что уже подступаеть Игваръ съ датчанами, которые, тетка, такой народъ, что не спустять ни одной женщинь, будь хоть немного смазлива... дъло женское... ну, понимаешь... такъ игуменья.— вотъ святая, такъ, точно, святая, уговорила всъхъ

монахинь и сама первая изрѣзала себѣ все лице; да, изуродовала совсѣмъ себя. И какъ увидѣли эти звѣри — иѣтъ хорошихъ лицъ, то его не оставили, а пережели огнемъ всѣхъ монахинь.

Голосъ. Боже ты мой!

Голось въ толпъ. Эхъ, англосаксы!

**Другой.** Сильный народъ, проклятый! конечно, нечистая сила.

[Третій]. Что, какъ въ вашемъ графствъ?

[Первый]. Что въ нашемъ графствѣ! Вотъ я другой мѣсяцъ объдни не слушалъ.

[Третій]. Какъ?

[Первый]. Всв церкви нусты, епискона со свъчой не сыщень.

[Другой]. Отъ датчанъ дурно, а отъ нашихъ еще хуже. Всякій такъ подличаеть съ датчаниномъ, чтобы больше земли притянуть къ себѣ. А если какой-нибудь сеорлъ, чтобъ убѣжать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддается въ покровительство тану, думая, что если платить повинности. то ужъ лучше своему. чѣмъ чужому,— еще хуже: такъ закабалятъ его, что и бретонъ такого рабства не знаетъ.

[Третій]. Ну, наконецъ. мы пріободримся немного. Теперь у насъ. говорятъ, будетъ такой король, какъ и не бывало,—мудрый, какъ въ писаніи Давидъ.

[Третій]. Отчего-жъ онъ не здёсь, а за моремъ?

[Другой]. А гдв это—за моремъ?

[Первый]. Въ городѣ, въ Римѣ.

[Третій]. Зачёмъ же тамъ онъ?

[Первый]. Тамъ онъ обучался, потому что умный городъ, и выучился, говорятъ, (онъ тамъ) всему, всему, что ни есть на свътъ.

Другой голосъ. Какой городъ, ты сказалъ?

[Первый]. Римъ.

[Другой]. Не знаю.

[Первый]. Рима не знаешь? Ну, уменъ ты!

[Третій]. Да что это Римъ? Тамъ, гдѣ святѣйшій живетъ? Первый. Пу. да. Пресвятая Дѣва! если бы мнѣ довелось побывать когда-нибудь въ Римѣ! Говорятъ, городъ больше всей Англіи и дома изъ чистаго золота.

Другой. Мив не такъ Римъ. какъ бы хотвлось увидѣть пану. Въдь посуди ты: выше ужъ нѣтъ никого на свѣтъ, какъ нана. И епископъ, и самъ король ниже наны. Такой святой, что. какіе ни есть грѣхи, то можетъ отпустить.

[Первый]. Вонъ, слышишь ли? кто-то говоритъ, что видълъ папу.

Голоса народа на другой сторонь. Ты видълъ напу? Брифрикъ (изъ толны). Видълъ.

[Голоса народа]. Гдв-жъ ты его видвлъ?

[Брифринъ]. Въ самомъ Римѣ.

[Голоса народа]. Ну. какъ же? Что онъ? Какой? (Народъ сталкивается въ ту сторону).

Голоса. Да пустите! Ну, чего вы лѣзете? Не слышали разсказовъ глупыхъ?

Брифрикъ. Я разскажу по порядку, какъ я его видълъ. Когда тетка моя Маркинда умерла, то оставила мив всего только половину hydes земли. Тогда я сказаль себь: «Зачтмъ тебъ, Брифрикъ, сынъ Квикельма, обработывать землю, когда ты можешь оружіемъ добиться чести?» Сказавши это себъ, я поъхалъ кораблемъ къ французскому королю. А французскій король набираль себѣ дружину изъ людей самыхъ сильныхъ, чтобъ охраняли его въ случав сраженія, или когда выздеть куда, то и они бы вызжали, чтобы, если носмотръть, такъ херошій видъ былъ. Когда я попросился, меня приняли. Славный народъ! Латы лучше не во сто мфръ нашихъ. Кольчуги такія-жъ, какъ и у насъ, только не вст желтзныя: въ одномъ мъстт-смотришь - рядъ коленъ медныхъ, а въ другомъ есть и серебряныя. Мечъ при каждомъ: стрълъ истъ, только конья. Тоноръ больше чемъ въ полнуда, - о, куда больше! А жельзо такое... фи! то, что у стараго Вульфинга на бердышть, ни къ чорту пе годител!

Вульфингъ (изъ толпы). Знай себя!

[Брифрикъ]. Вотъ мы отправились съ французскимъ королемъ въ Римъ, чтобъ наив почтение отдать. Городъ такой, что никакъ нельзя разсказать; а дома и храмы Божіи не такъ какъ у насъ строятся, что крыши вострыя, какъ конье, а вотъ круглыя совсемъ такъ, какъ бы натянутый дукъ, и шинцовъ совстмъ нътъ. А столны вездт, и такъ много и разьбы, и золота... великольніе такое-такъ и ослаиило глаза. Да, теперь насчеть папы скажу. Въ одинъ вечеръ пришелъ товарищъ мой, нѣмецъ Арнуль, славный воинъ... перстней у него и золотыхъ крестовъ, добытыхъ на войнь, куча, и на гитарь такъ славно играетъ... «Хочешь», говорить, «видеть напу?»—«Ну, хочу».—«Такъсмотри же, завтра я приду къ тебѣ пораньше. Будетъ самъ папа служить». Пошли мы съ Арнулемъ. Народу по улицамъ-Боже ты мой! Больше, чёмъ здёсь. Римлянки и римляне въ такихъ нарядахъ — такъ и ослбиило глаза. Мы протолкались на лучшее місто, но и тамъ, если бы я немножко быль ниже, то ничего бы не увидёль за народомъ. Прежде всъхъ пошли мальчишки лътъ десяти, со свъчами. въ вышитыхъ золотомъ (платьяхъ), и какъ вышли онитакъ и ослѣпили глаза. (А ходъ-то весь) для всѣхъ былт выстланъ краснымъ сукномъ, краснымъ, краснымъ, вотъ какъ кровь... Ей Богу, такое красное сукно, какого я и не видаль. Если-бъ изъ этого сукна да мив верхнюю мантію, то вотъ, говорю вамъ передъ встми, что не только бы свой новый шлемъ, что съ каменьемъ и позолотою, который вы знаете, но если бы прибавить къ этому ту сбрую, которую промъняль Кенфусь рыжій за гивдого коня, да бердышь и рукавицы стараго Вульфинга и еще коня въ придачуей Богу, отдаль бы за эту мантію! Красная, красная, какъ огонь...

Голосъ въ народъ. Чортъ знаетъ что! Ты разсказывай о напъ, а какая нужда до твоихъ мантій!

Вульфингь (изг толпы). Хвастунъ! расхвастался!

**Брифрикъ.** Сейчасъ. Вотъ, вслёдъ за ребятами пошли тё какъ ихъ? Они съ одной стороны сдаютъ на епископовъ, только не епископы, а такъ, какъ напи таны, или баронь въ рясахъ, имя не помню, шепелявое какое-то имя. — то эти вей ганы, или епископы, какъ вышли, такъ и ослъщли глаза. А какъ показался самъ напа, то такой блескъ по-иелъ—такъ и ослъщлъ глаза. На епископахъ-то все серебряное, а на напъ золотое. Гдъ епископы выступаютъ, тамъ серебряный полъ, а гдъ напа, тамъ золотой, гдъ епископы стоятъ, тамъ серебряный нолъ, а гдъ напа, тамъ золотой.

Голось изъ толпы. Бровингъ, кораблы! ей Богу, кораблы! (Всть бросаются, Брифрикъ первый, и тъснятся гуще около набереженой).

Голоса въ толпъ. Да ну, стой, ради Бога! — Задавили! — Да дайте хоть назадъ выбраться.

Голосъ женщины. Ай, ай! косоланый медвѣдь, руку выломилъ! Ой, пропусти! Кто въ Христа вѣруеть, пропустите!

Брифрикъ (оборачиваясь). Чего лѣзень на плечи? Разьѣ я тебѣ лошадь верховая? Гдѣ-жъ король? Гдѣ-жъ корабль? Экая тѣснота!

Голосъ въ народъ. Да нътъ корабля никакого! [Голосъ изъ толпы]. Кто выдумалъ, что король тденъ? [Голосъ въ народъ]. Да кто же? ты говорилъ! [Голосъ изъ толпы]. И не думалъ.

[Голоса въ народѣ]. Да кто-жъ сказалъ, что король?—— Джонъ Шиингъ сказалъ, что король ѣдетъ.— Эй. Шиингъ, зачѣмъ ты сказалъ, что король ѣдетъ?

[Шпингь]. Ей Богу, любезный народъ, совсѣмъ было нехоже на корабль!

[Брифрикъ]. Внередъ молчи, дуракъ, если не хочешь самъ ноплыть.

Старуха (прользая впередъ). Нашли, чего толинться! И куда? Въдь никого нътъ.

[Брифрикъ]. А. Кудредъ! Откудова, пріятель?

[Кудредъ]. Изъ дому.

[Брифрикъ]. Короля видеть пришелъ?

[Кудредъ]. И побольше чѣмъ видѣть.

[Брифрикъ]. А что еще.

[Кудредъ]. Жалобу прямо самому королю.

[Брифрикъ]. На кого?

[Кудредъ]. На королевскаго тапа Этельбальда.

[Брифрикъ]. Ты шунинь, братецъ?

[Кудредъ]. Изгъ. не шучу.

Голоса въ народъ. Вишь, на Этельбальда жалуется!—Онъ сошелъ съ ума.— Да онъ въдь сильнъе всъхъ въ королевствъ.—Войска и богатства у него больше, чъмъ у короля.

Эгберть. Кто несеть жалобу на Этельбальда, тоть подай мив руку; хотя ты и простой сеорль, а я тапь, но я пожимаю, потому что ты честный человыхь. Я тебы буду помогать.

Кисса. Эй, другъ, напрасно ты связываешься съ... А я разскажу королю, что ты жидъ, а не христіанинъ, язычникъ скверный, что ты никогда не крестипься. Я знаю, кому ты молишься: у тебя на дому есть деревянный болванъ, ты ему цълуешь руки, язычникъ скверный! Тебъ нужно монастырское покаяніе, если не....

Брифрикъ. За что-жъ жалуешься?

[Кудредь]. За что? — Этельбальдъ, хоть и королевскихъ тановъ всъхъ стариие, но подлецъ и мошенникъ. Когда датчане ворвались въ Вессексъ и начали грабить, я прибъгнуль къ нему, свиньв. Думаль: онъ богачъ и столько имветъ земли, что зачемъ ему бы обижать меня. Я обещался ему, если надобность, первому явиться въ его войскъ и лошадь привести свою и все вооружение мое... А онъ, мошенникъ, какъ только датчане ушли, совсвиъ зачислилъ меня въ свои рабы. За что я долженъ ему мостить чертовскій мостъ къ его замку и на монхъ двухъ лошадяхъ, самыхъ благородныхъ, возить фашинникъ? А теперь, когда я отлучился по надобности въ графство Гексганъ, онъ взялъ мою собственную землю, родительскую землю, которой было у меня больше двухъ гидесъ, и отдалъ въ ленъ какому-то; а мив отдалъ двадцать шаговъ песчанику за кладбищемъ. «Вотъ тебѣ», говорить. «земля!» Да развѣ я, старый илуть, рабъ твой? Я вольный, я сеорль. Я, если-оъ только захотёль, прикупиль еще два hydes земли, да выстроиль церковь и домъ, -- я бы самъ быль таномъ! Никто, по законамъ англосакскимъ, не можеть обидъть и закабалить вольнаго человъка. Развъ я сдълаль какое преступленіе?

[Брифрикъ]. Да ходилъ ли ты съ жалобою въ нашъ ширгемотъ?

[Кудредъ]. Подлецы! всѣ держатъ его сторону.

[Брифрикъ]. Ну. да все-таки какъ же порѣшили?

[Кудредь]. Вотъ, на теот бумагу, если ты прочтешь.

[Брифрикъ]. Что ты? Такъ у васъ судьи нишутъ? Слышь. ты, народъ? писанная бумага! У насъ во всемъ ширствъ, да и [во всемъ] Вестъ-Вессексъ, ни одинъ ширъ, ни алдерманъ не умъетъ писать. Вишь ты, какія каракульки! Тутъ гдъ-нибудь должно быть АВС, я ужъ знаю: меня было начиналъ учить одинъ церковникъ.

Туркиль (Вульфингу). Я думаю, нётъ мудренёе науки, какъ письмо.

[Вульфингъ]. Попы все-таки прочтутъ.

Брифрикъ (обращаясь къ Киссов). Высокородный танъ, прочти-ка; ты, вѣрно, знаешь?

Кисса. Поди прочь! я тебф не попъ.

Гунтингъ. Давай, я прочту.

Туркилъ. Кто онъ?

Вульфингъ. Не знаю.

Голось. Это, видишь, тотъ, что былъ школьнымъ учителемъ. Да теперь датчане разорили школу.

[Гунтингъ] читаетъ. «Да будетъ вѣдомо: Schirgemot Агельмостангъ, въ графствѣ Герефортъ, во время царствованія Этельреда, гдѣ...»

[Голось]. А, при покойномъ королѣ! Храбрый былъ король, всю жизнь бился съ этими мерзкими датчанами.

[Гунтингъ] (продолжаетъ). «...гдъ засъдали: Дунстанъ, спископъ, Кеолрикъ, алдерманъ, Варвикъ, его сынъ, и Эсквинъ, сынъ Центвина, и Туркилъ-косоглазый, какъ комиссары короля, засъдали...»

Вульфингъ. Слышищь, Туркилъ? это ты!

Туркилъ. Развѣ я косоглазый?

[Гунтингъ] (продолжаетъ). «...въ присутствіи Брининга, шерифа. Агельварда де-Фрома, Леофина де-Фрома чернаго, Годрига де-Штока и всѣхъ тановъ графства Герефорта, Кудредъ, сынъ Эгвиновъ, представилъ суду противъ высокороднаго графа и тана королевства въ томъ, что якобы онъ, Кудредъ, отъ него, высокороднаго графа Этельбальда...»

Въ народъ крикъ и давка. Пусти, пусти! — Куда теперь сторониться? — Батюшки, батюшки, тресну! Со всъхъ сторонъ придавили!

Высокій (болтаеть вверху руками). Что эти бабы лёзуть? Желаль...

Брифрикъ. Чего народъ лѣзетъ? (Продирается).

[Кто-то въ толпѣ]. Да взбѣленился, просто: никого нѣтъ. Какой-то дуракъ опять пронесъ, что корабль показался...

*Кричить* **Кудредь**. Бумагу, бумагу, бумагу дай!... Әкій трусь, изорваль!

Кисса. Да кто сказалъ, что король фдетъ?

[Голоса]. Я не говорилъ.—Я не говорилъ.—Опять, върно, Шингъ.

Шпингъ. Натъ, высокородный танъ, и языкомъ не ворошилъ.

Брифрикъ. Ей Богу, глупый народъ! Ну, что, хоть бы и въ самомъ дѣлѣ былъ король?

Вульфингь. А самъ, небось, первый полѣзъ.

Брифрикъ. Что-жъ? только посмотръть.

**Одинъ изъ народа.** Вотъ таны пофхали на лошадяхъ. Это, вфрно, встрфчать короля.

Рыцарь на лошади. Дорогу, дорогу! Народъ, посторонись! [Эгбертъ]. Кому дорогу?

[Рыцарь]. Посторонись, говорять тебѣ. Дорогу .....королевскому тану Этельбальду!

Эгбертъ. Отнеси ему эту пощечину. (Бъетъ его и убъ-гаетъ).

Рыцарь (кричить). Мы увидимся, проклятый длиннорукій чорть!

[Вульфингъ]. Вонъ повхалъ графъ Эдвигъ. Виделъ?

[Туркиль]. Видьль. Славное вооружение.

[Вульфингь]. Вонъ Этельбальдь. Гляди, какой около него строй стоить: въ толив рыцарей, какъ въ льсу. Эхъ, какъ одвты славно! Какія кирасы, щиты! Ей Богу, если-бъ хотвли, побили датчанъ.

[Туркиль]. Отчего-жъ не хотятъ?

[Вульфингь]. А такъ: сами держатъ руку непріятелея.

[Түркилъ]. Ну. вотъ!

[Вульфингь]. Почему-жъ не побить? Въдь нашихъ влятеро будеть больше. Если собрать всъхъ саксоновъ и англовъ, то однихъ всадниковъ будетъ на всю дорогу отъ Лондона до Горка; а датчанъ всъхъ-на-всъхъ трехъ тысячъ не будетъ.

[Туркиль]. Э. любезный пріятель мой! какъ твое имя? Вульфингь?

[Вульфингъ]. Вульфингъ.

[Туркиль]. Такъ будемъ пріятелями.

[Вульфингъ]. Вотъ тебѣ рука моя.

[Туркиль]. Не говори этого, любезный Вульфинги: имъ помогаеть нечистая сила. — тоть самый сатана, о когоромъ читаль намъ въ церкви священникъ, что искущаетъ людей. Они, братъ, море заговаривають: вдругь изъ бурнаго сдѣлается тихо, какъ ребенокъ: а захотять — начиетъ выть, какъ волкъ. Наши всадники давно бы совладали съ ними... Народъ опять стѣснился, да и сами таны махаютъ шапками. Посмотримъ: вѣрно, король, наконецъ, ѣдетъ.

Голось въ народъ. Ну, теперь корабль, такъ корабль! Туркилъ. Опять пошла тъснота.

Голоса. Корабль съ тремя вѣгрилами! — Зачъмъ дерешься? — Не лѣзь впередъ!

[Вульфингъ]. Вотъ и люди, какъ мухи, стоять на налубі.

[Туркиль]. А что-жъ не видно короля?

[Вульфингь]. Гдъ-жъ теперь его увидишь? Людей много: множество. Вонъ что-то блеснуло передъ солнцемъ.

[Туркиль]. Скоро идеть корабль; вилно, что заморской ра-

боты: вонъ какъ окошечки блестятъ! У насъ такихъ корабней нътъ!

[Вульфингъ]. Это долженъ быть, что блеститъ, танъ.

[Туркиль]. Ифть, вонь тоть больше блестить. Смотри, какой шлемъ, какое богатое убранство.

[Вульфингъ]. Это все тѣ таны, что поѣхали за нимъ въ Римъ съ посольствомъ.

[Туркиль]. Гда-жъ король? Вадь король въ корона?

Вульфингъ. Да еще не короновался.

[Туркиль]. А вонъ сняль шляпу... Таны машуть... Вивать, король!

Весь берегь кричить: Впвать, король! Здравствуй, король! Воины вновь машуть.

[Туркиль]. Здравствуй, король!

Народъ. Здравствуй, король!

Всадникъ на лошади. Разступись, народъ! (Машетъ алебардой).

Народъ пятится. Прижатые кричать: Что онъ такъ кричить? Кто это?

[Туркиль]. Танъ Кенульфъ, сынъ Эгальдовъ, танъ изъ Мидльсекса, славный воинъ.

(Корабль подходить къ самому берегу. За столнившимся народомъ видны только головы).

**Альфредъ** (*сходя съ корабля*). Здравствуйте, добрые мон подданные!

[Народь]. Здравствуй, король! Вивать!

(Король и свита подымаются на лошадяхь въ народь). Народь. Вивать, вивать, король!

Альфредь. Благодарю, благодарю васъ, мои добрые. Я самъ не менъе радъ видъть васъ и мою отцовскую землю Англосаксію.

Эгбертъ. Слышишь? Англосаксію! Онъ, вѣрно, не знаетъ, что Мерси и Эстъ-Англъ ужъ не наши.

(Король уъзжаетг. Таны и народг ст восклицаніями тянутся за нимг).

[Вульфингъ]. Молодецъ король — видный, рослый, лучше

ветхъ! Какъ онъ славно выступалъ, славно... Я думаю, латы его стоятъ больше, чъмъ твоя жизнь.

[Эгберть]. Пойдемъ, посмотримъ.

[Туркиль]. Постой, зачёмы же итти? Намы за ними не угнаться: они на лошадяхъ и во всю рысь поёдуть въ Іоркъ.

[Вульфингъ]. Отчего же не въ Лондонъ?

[Туркиль]. Видишь, въ Лондонф приготовять все, какъ слъдуеть, а когда приготовять, тогда и онъ пофдеть.

Эгберть (возвращаясь). Нёть, я не хочу быть послёднимь. Я такой же тань. У меня тоже было въ услуженьи 16 тановъ Sith. ситкундменовъ. Правда, я потеряль много въ войну, у меня теперь нёть этого; но я защищаль землю нашу. Отчего графъ Эдвигь, Кенульфъ, не говоря ужъ о собакѣ Этельбальдъ, молокососъ сынъ его, рыжебородый Киль. — почему они имѣютъ право провожать короля въ первомъ ряду? Отчего я долженъ слёдовать еще за двумя танами? Я хотѣлъ было сбить съ сѣдла копьемъ плута Киля, да не хотѣлъ только сдѣлать этого при королѣ.

Кисса. Дьяволъ ему на шею! Я радъ, по крайней мѣрѣ. что король пріѣхалъ. Датчанъ — опять за море. завоюемъ опять Эстъ-Англъ, Мерси и Портумберландъ также: хоть и разоренная страна, однакоже, есть добрыя земли для скота и для пашенъ.

[Эгберть]. Мнѣ король понравился — добрый молодецъ! Пойду къ нему прямо и суну ему руку, по древнему саксонскому обычаю. Скажу: «Король, вотъ тебѣ рука! при первой надобности, всегда привожу 14 тебѣ всадниковъ, вооруженныхъ, съ добрыми конями, и самъ пятнадцатый; а надежный ли человѣкъ? — вонъ, гляди, сколько рубцовъ у меня!» Пойдемъ, Кисса, выпьемъ его здоровье. Эй, Кудредъ! тебѣ обидно на Этельбальда. Будь завтра въ Лондонѣ, спроси тана Эгберта, тана изъ графства Сомерсетскаго. Меня знаютъ.

**Кудредъ.** Ну, теперь, я думаю, король укротить немного тановъ.

[Вульфингь]. Да что-жъ король? Вѣдь король не можетъ сказать тану: «Отдай такую-то землю, я тебѣ приказываю». Что скажетъ витенатемотъ?

[Кудредь]. Да безпорядковъ, вѣрно, будетъ меньше. Что ни скажетъ, а все будетъ лучше. По крайней мѣрѣ, можно будетъ по дорогѣ пройти безопасно. Чѣмъ живешь, Вульфингъ?

[Вульфингь]. Одинъ hydes земли держу отъ тана.

[Кудредъ]. (Платишь хлѣбомъ?)

[Вульфингь]. Нѣтъ, еще никогда не маралъ рукъ своихъ въ землѣ.

[Кудредъ]. Кто-жъ ты?

[Вульфингь]. Пастухъ. Шесть десятковъ овецъ и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гельгудскую пажить. Если же хочешь, пришлецъ, отдохни у меня. Ты будешь есть сыръ и молоко, какихъ не сыщешь во всемъ Вессексъ. А завтра раннимъ утромъ мы отправимся въ Лондонъ смотръть королевскій праздникъ. Гляди: чего народъ опять смотритъ? Чего вы, храбрые мужи, столинлись?

Голось въ народъ. Корабль, опять корабль!

[Вульфингь]. Въ самомъ дѣлѣ корабль! Что-жъ это? Вѣрно, тоже королевская свита?

Туркиль. Вишь, это уже не такой! Мачта и паруса совсёмь не такъ сдёланы. Постой, разсмотрёть поближе: и народь какъ будто не такъ одёть.

Одинъ изъ толпы, всплескивая руками. Саксонцы! убѣжимъ, убѣжимъ!

Кудредъ. Что такое?

[Туркилъ]. Морской король!

[Кудредъ]. Нѣтъ, что ты?

Туркилъ. Какъ христіанинъ, не лгу! Развѣ вы не видите, что датскій корабль?

**Народъ**. Ай, народъ, точно—датчане! Вонъ машутъ, чтобы остались! Да, какъ бы не такъ! Бѣжимъ, друзья!

(Вст въ безпорядки убигають).

(Корабль видень у берега. Руальдь висить на мачть). Голось Губбо. Перекидай канать.

Руальдъ (сверху). Кормщикъ, бери ниже: тамъ мель. (Нормандъ плыветъ съ канатомъ въ зубахъ).

Руальдь. Еще ниже, еще ниже. А. народъ проклятый! весь разбъжался. Теперь прямо. Пормандъ, хватай крюкомъ. [Нормандъ]. Стой!

Губбо (выходить съ корабля). Ну, вотъ мы и въ Англіи. Тащите старшую лодку на берегъ. (Вытаскивають лодку).

Губбо. Что, мон храбрые берсеркеры, дожидаться ли намъ Ингвара. или теперь налетъть и окропить наши досиъхи алою, какъ вечерняя заря, передъ бурнымъ вечеромъ заря, кровью саксонцевъ, а?

[Воины]. Наши копья готовы!

[Руальдь]. Не дучше ли, король мой Губбо, послать провъдать и узнать о числъ непріятелей?

[Губбо]. Это ты, Руальдъ, говоришь? Тебя, вѣрно, не море пеленало. За эти слова тебя стоитъ вышвырнуть въ море. «Какой храбрый, когда спращиваетъ о числѣ?» говорилъ отецъ мой Лодбродъ, побѣдившій на 33 сраженіяхъ.

[Руальдь]. Губбо, сынъ Лодбродовъ! ты меня укоряеннь трусостью. Когда же мы вмѣстѣ съ братомъ Гримуальдомъ срамили себя предъ дружиною? Развѣ я когда-нибудь въжизни грѣлся у очага, или спалъ подъ крышей? Развѣ платье мое на мачтѣ сушилось, а не на мнѣ?

[Губбо]. Прости. Руальдъ. Братъ твой Гримуальдъ былъ славный воинъ. Мы лишились. други, храбраго товарища. Великій Оденъ! какая была буря и битва! Вѣтеръ оборвалъ... наши платъя, и морскія бразги насъ... Капли сынались на лицо наше... Клянусь моимъ мечомъ и коньемъ, ничего бы не пожалѣлъ за такую участь! Завидная участь! Теперь Гримуальдъ пируетъ съ легіономъ храбрыхъ: самъ Оденъ наливаетъ ему чашу изъ широкаго черена и говоритъ ему: «А сколько ты, Гримуальдъ, получилъ ранъ на послѣдней битвѣ?»—«Ранъ 17 и 4», отвѣчаетъ ему Гримуальдъ, «сильный воинъ».—«Вотъ тебѣ, Гримуальдъ, безсмертныя лани,

съ лосиящеюся, какъ серсоро, шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая ихъ далеко достающимъ коньемъ». — Слушай, Стемидь, тенерь [не] время; но когда будемъ пировать на покрытыхъ пылью саксонскихъ трупахъ и зажжемъ альбіонскіе дубы, ты спой намъ преню о подвигахъ Гримуальда. Знаешь, какую пфеню? — такую, чтобы въ груди все встрененулось-отвага, самое бѣшеное веселье, и руки схватились за рукоятки мечей. Но следуеть теперь сказать вамъ, мои товарищи, что мы будемъ двлать. Англія земля хорошая: скота, нажитей и земель въ ней много. Въ Портумберландін и въ Мерси, гдв уже поселились соотечественники наши, жители обдны: но здвсь жилища, а болве всего церкви очень богаты, и золота въ нихъ много. Кажлому достанется на золотую цінь. Мечи у англосаксовь славные: они достають ихъ издалека. Мы можемъ туть себъ выбрать любые мечи и копья, и все вооружение. А еще я скажу теперь такое, что больше всего нравится, товарищи. и мнь, и вамъ: это англосаксонскія дьвы, былизною лица, какъ наши скандинавскіе сивга, окропленные алою кровью молодыхъ ланей. Но стойте, товарищи: въ Англіи воиновъ, которые станутъ подъ мечомъ и коньемъ на коняхъ, несмътное множество. Только изъ нихъ Оденъ никого не приметь въ Валгалу къ себъ, потому что они презрънные христіане. Помните и то, что нынѣ будуть наши соотечественники, и какъ только нападемъ съ одной стороны, они нападуть съ другой.

[Одинъ изъ воиновъ]. Видите ли, какъ тутъ хорощо и тепло? Въ нашей Скандинавіи нѣтъ этого. Тутъ зимы всего только два мѣсяца.

Руальдь. Я себт отвоюю лучшій замокъ во всей Англіи. Девять десятковъ англосаксонскихъ рабовъ будетъ прислуживать мнт за чашею пиршества.

[Одинъ изъ воиновъ]. Что, конунгъ Губбо, правда ли, что есть гдв-то земля еще теплве?

[Губбо]. Есть.

[Одинъ изъ воиновъ]. И что зимы совећмъ не бываетъ?

Губбо. Ну. этого нетть. чтобы зимы совсемь не было: зима есть. Нужно, однакожь, попробовать. Мы съ тобою. Элгадь, пустимся потомь далее, — скучно долго жить на одномь месте. — чтобы и тамь, по ту сторону океана, вспоминали насъ въ песняхъ. Клянусь всей моей соруей, пріедемь оттуда на вызолоченномь корабле; красная какъ огонь мантія, и вся будеть убрана дорогими каменьями: шлемъ... крыло на немъ будеть, какъ вечерняя звезда, сіять. Потомъ пріеду къ первой царевне въ міре, скажу: «Прекрасная царевна. я король, пришель, горя любовью къ твоимъ голубымъ очамъ. Его рука поразила сто и сто десятковъ витязей; и пріёхалъ король Губбо взять тебя этою самою рукой вмёстё съ приданымъ, которое приготовиль тебё престарёлый отець твой».

[Воины]. Виватъ, король Губбо!

[Губбо]. Виватъ и вы, товарищи! Теперь идемъ. Вы два, Авлугъ и Ролло, оставайтесь беречь лодки. А мы — никому не спускать и насыщать кровью мечи наши, пока есть!...

Альфредъ (окруженный танами и графами королевства). Благодарю, благодарю васъ, благородные таны, за ваше поздравленіе. Я надѣюсь, что вы окажете, съ своей стороны, мнѣ всякую помощь, разогнать варварство и невѣжество, въ которомъ тяготѣетъ англосакская нація.

**Графъ Эдвигъ.** Я всегда готовъ. 50 вооруженныхъ всадинковъ всякую минуту можешь требовать, государь.

Графъ Этельбальдъ. Рука моя и моихъ 80 вассаловъ принадлежатъ тебѣ, государь мой.

**Сифредъ.** Всякое законное требованіе государя готовъ выполнить. 20 конныхъ и 140 ифинкъ стрёлковъ!

Клеобальдъ. Въ моей странѣ лошадей мало, но иѣшихъ, сколько могу собрать...

[Альфредъ]. Вы ошибаетесь, друзья: не этой номощи я гребоваль оть васъ, на которую конечно имѣю всегда право. Но я разумѣлъ о томъ благодѣтельномъ просвѣщеніи, кото-

раго иётъ въ Англін; я васъ просилъ спосифиествовать мий научить англосаксовъ, искоренить грубость нравовъ, которая, какъ старая кора, пристала къ нимъ.

(Таны въ безмолвіи. Нъкоторые разставляють руки, разсуждая, что это значить).

Эдвигь. Какъ же, государь, ты говоришь, что англы и саксы грубы? Да въдь они покорили Англію!

Альфредь. Пу, противъ этого мив ничего не остается говорить. Этотъ, кажется, кромв войны и думать ни о чемъ не хочетъ. Видвлъ ли ты, Эдвигъ, своего сына?

[Эдвигъ]. Виделъ, государь.

[Альфредъ]. Что-жъ, какъ нашелъ его?

[Эдвигъ]. Хорошъ малый, да чуть ли къ чернокнижно не пристрастенъ и копьемъ плохо владеть.

[Альфредь]. Нётъ, Эдвигъ, ты долженъ благодарить Бога за такого сына. Этотъ день побудь съ нимъ, а завтра пришли ко мнё. Мы съ нимъ были друзья во всю бытность въ Римё. Давно не видёлъ я Англіи. Прежнее время свое какъ сквозь сонъ номню. Вёдь тутъ должны уцёлёть еще остатки римскихъ памятниковъ. Существуетъ ли та стёна, которую выстроилъ императоръ Константинъ въ Лондонё, и бани, вы[строенныя] близъ Іорка римлянами?

[Эдвигъ]. Не знаю, государь, о какихъ ты римлянахъ говоришь.

[Альфредъ]. Римляне — народъ, который завоевалъ Англію и которому были подвластны бритты.

[Эдвигь]. Бритты были, это правда; а римлянъ, государь, иткакихъ не было.

[Альфредъ]. Ты не знаешь, потому что не читалъ. Римляне были народъ великій; они покорили весь міръ, и вътомъ числѣ бриттовъ.

[Эдвигь]. Воля твоя, король, римляне и живуть въ Римѣ. Нѣтъ, король, это тебѣ солгали. У насъ есть старики, которые помнятъ, какъ покорили саксы, народъ, котораго храбрѣе еще никого не было,—и тѣ говорятъ, что были здѣсь только бритты.

[Альфредь]. Пу, объ этомъ тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! Я, любезные, хочу слышать отчеть объ нынашнемъ положеніи государства и о всахъ происшествіяхъ, бывшихъ безъ меня, по кончина брата моего Этельреда. Объ отдыха моемъ не безпокойтесь: отдохнуть я усивю. Ты, Этельбальдъ, такъ какъ старшій въ государства и первый соватникъ въ витенагемоть, разскажи мна подробно все.

[Этельбальдь]. Все хорошо, государь; со стороны датчанъ только худо. Впрочемъ, дорога отъ Іорка до Лондона поправлена и была мощена все время; звѣринецъ твой въ исправности; всѣ королевскія твои латы, щиты отцовскіе и добытые покойнымъ братомъ твоимъ Этельредомъ я сохранилъ въ исправности.

[Эдвигь]. Вреть, старый медвідь: лучшее копье стянуль ceét.

[Альфредь]. Ты, Этельбальдъ, говоришь о моемъ хозяйствъ. Это дѣло пустое. Я просиль тебя разсказать, какъ государство, въ какомъ положений?

Графъ Эдвигъ. Въ гадкомъ положении государство; сеорлы и бретонскіе рабы ничего не выплачиваютъ, поля очень опустошены датчанами; не на что вооружить рыцаря, ло-шади — мерзость.

[Альфредь]. Зачёмъ вы позволили датчанамъ взять Мерси и Эстъ-Англію?

[Эдвигь]. Что же дѣлать, король? Покойный король, братъ твой, храбро сражался, да сильнѣе перетянула сила. Они знаются съ дьяволомъ; съ ними изъ моря приходятъ морскія чудовища.

[Альфредь]. Брать мой Этельредъ сражался, какъ должно славному, доблестному саксонцу; но вы были виною; непокорность вассаловъ была причиною.

Сифредь. Если-оъ я имълъ землю въ Эстъ-Англіи или Мерси, я ом защищаль ее моею рукою и руками монхъ вассаловъ; не у меня свои земли есть.

**Альфредъ.** Да умѣли ли вы свои защитить? Отчего по всей дорогѣ, которой мы ѣхали, пустыя пажити и двѣ раз-

валившіяся церкви? Малолюдный гирдь датчанъ издѣвался надъ вами, а вы, хорошо вооруженные и христіане, могли вынести это?

[Окружающіе]. Браво, король! Вотъ король! Прозорливъ, какъ горный орелъ! Такого намъ нужно короля!

[Сифредъ]. Я никогда не былъ безчестнымъ и всегда готовъ, и если бы графъ Мидльсексъ не поссорился со мною, я бы не выпустилъ датчанъ: и Вессексъ, и его бы владънія спасъ.

[Альфредъ]. И виною вы же, вы черезъ свои мелкія ссоры! Мнѣ очень не нравится это ваше феодальное обыкновеніе; Богъ знаетъ, что такое! Всякій управляетъ, какъ ему хочется, высшему не повинуются, между собою несогласны. [Въ] государствѣ должно быть такъ, какъ въ римской имперін: государь долженъ повелѣвать всѣмъ по своему усмотрѣнію, какъ ему захочется.

Одонъ (потупляеть глаза). Гм! я что-то не вполнѣ понялъ это. Вѣдь англосакскій всякій танъ—вольный и свободный человѣкъ, развѣ возьметъ землю собственно отъ короля.

[Альфредъ]. Отчего я не вижу здёсь ни одного епископа? Одинъ только дряхлый старикъ и вышелъ меня встрётить.

[Одонь]. Епископъ вессекскій убить во время войны съ датчанами, а Адельстанъ изъ Кента умеръ.

[Альфредъ]. II никто не позаботился о томъ, чтобы избрать на мѣсто!

Арвальдь. Нѣтъ, король, въ томъ нѣтъ намъ укоризны. Всѣ таны нарочно собрались, но некого было избрать: не нашли такого, который могъ бы читать Святое Письмо.

[Альфредь]. Будто ужъ въ Англіи нѣтъ ни одного священника, умѣющаго читать? Вѣдь еще отцомъ Этельвульфомъ заведена была коллегія.

[Сифредъ]. Коллегіи давно ужъ нѣтъ.

[Альфредъ]. Гдѣ же она?

[Сифредъ]. Сожжена датчанами.

[Альфредъ]. Опять датчане! Да что это за бичъ такой датчане? Или Англія состоить вся изъ трусовъ, или вт самомъ дѣлѣ датчане... (*Входить въстникъ*). Что это за человѣкъ? Что ты?

[Въстникъ]. Король!

[Альфредъ]. Что?

[Въстникъ]. Датчане ворвались и грабятъ Лондонъ.

Король (въ изумленіи). Какъ легки на поминъ! Ну, господа таны и графы, намъ приходится сію минуту думать о вооруженіи. Нечего дѣлать, нужно все отложить въ сторону.

[Эдвигь]. Я готовъ; вст вассалы при мит, государь.

Этельбальдь. Для тебя, государь, все радъ принесть.

Арвальдь. Въ одну минуту буду снаряженъ. (Уходить). [Альфредь]. Да, шумно начинается мое царствованіе! Дайте же и вы всѣ, благородные таны, клятву: ни пяди земли не уступить датчанамъ!

[Таны]. Спасителемъ Інсусомъ и Дѣвой Маріей клянемся! [Альфредъ]. Идемъ и сейчасъ на коней! Но прежде я хочу осмотрѣть войска ваши. Ну, король, яви теперь дѣятельность души. Вотъ тебѣ то поле, которое ты рвался воздѣлать! Много работы предстоитъ. Страшная перспектива: внести туда иламенникъ наукъ и познаній, гдѣ ихъ въ поминѣ нѣтъ, гдѣ нѣтъ букваря во всемъ государствѣ; подвести подъ законы и укротить своевольное неустройство этихъ безпокойныхъ магнатовъ государства, глядящихъ лѣснымъ [звѣремъ]; а вдобавокъ и на плечахъ непріятель. Дай, Боже, силы! (Уходитъ).

Цеолинъ. Какъ мий правится король!

Эдринъ. Ты не знаешь его еще, Цеолинъ, хорошо: это Богъ, (а не человѣкъ).

Эдринъ. Что, Кедовалла, у тебя всё вооружены? [Кедовалла]. Всё.

[Эдвигъ]. Что, король? Вфдь, кажется, молодецъ? [Кедовалла]. Да, кажется, храбръ; да что-то такъ...

[Эдвигъ]. Что?

Кедовалла. Мудреный что-то.

### дъйствіе и.

Альфредъ, графъ Этельбальдъ, графъ Эдвигъ, Цеолинъ и Кедовалла (съ толною воиновъ, входять на сцену).

Альфредь. Мив сще не вврится, чтобы мы были побвждены. Горсть, разбойничья шайка, не болве,—и передъ этой шайкой не могли устоять пятнадцать тысячъ всадниковъ и цввтъ саксонской націи, и 90 тысячъ пвшихъ.—Что скажете вы на это, столны этой націи, благородные таны?

Графъ Эдвигъ. Король, распусти насъ. Я соберу всѣхъ слугъ своего за̀мка, самъ выгоню моихъ вассаловъ. Пустъ каждый сдѣлаетъ то же.

[Альфредь]. Графъ, ты сёдъ волосомъ и даешь такой совѣтъ! Пѣтъ, благородные таны, все теперь зависить отъ насъ самихъ и отъ нашей рѣшительности. Уступимъ—мы потеряемъ все, возрастимъ гордость непріятельскую; клянусь, мы имъ дадимъ и увѣренность въ ихъ непобѣдимости—и тогда, кто противъ нихъ? Вы видѣли, какъ они неслись въ битвѣ. Одинъ шагъ назадъ—и дерзость ихъ возрастетъ, какъ Голіавъ. Бароны, одно намъ средство. Здѣсь нечего думать о жизни. Съ этими же самыми силами обратимъ отступленіе въ нападеніе, покамѣстъ не узнала о нашемъ пораженіи нація.

[Кедовалла]. Король, ты видёль самъ, что наша храбрость не заслужила упрека. Я никогда не думаль о свой жизни; но, клянусь Пресвятой Матерью, за нихъ стоитъ демонь! Я видёль самъ, какъ его темный образъ мчался рядомъ съ этимъ непобёдимымъ Губбо. Мои вассалы въ первый разъ поблёднёли отъ страха.

[Альфредь]. Какое черное невѣжество вѣетъ отъ Кедовалла!... Тебя, я знаю, не увѣришь, потому что твоя душа (зачерствѣла) въ старой корѣ. Но, таны, какъ видно, что недавно приняли христіанскую вѣру и не смыслите ничего въ ней! Вы испугались злого духа: развѣ злой духъ можетъ устоять противъ Бога? развѣ есть что на свѣтѣ больше христіанскаго Бога? Вы видѣли, съ какимъ крикомъ и

устремл [еннымъ] коньемъ стремились въ наши ряды эти морскіе люди.—а отчего? потому что призывали поминутно языческаго бога ихъ Одена, который пыль и прахъ предъ Богомъ христіанскимъ. А вы не надѣетесь. Какіе вы христіане? За васъ Христосъ и Пресвятая Дѣва... (Король идетъ). Ни двухъ шаговъ земли датчанамъ!

Часть народа и всадниковъ (бъжить). Король, датчане гонятся!

[Альфредь]. Стой! Всв таны, ни съ мъста! Далеко датчане? [Часть народа и всадниковъ]. По пятамъ нашимъ (летятъ). [Альфредъ]. Во имя Святой Маріи, не подавайся, какъ кельданскія скалы!

(Врывается на сцену дружина датианъ. Саксонцы встръчаютъ копъями. Начинается съча).

Губбо. Сыны Одена! не полонъ будетъ пиръ нашъ, если не сокрушимъ англосаксовъ.

[Альфредъ]. Англосаксы! не забывайте: съ нами Христосъ и Марія!

Губбо. Ринальдъ, Ринальдъ! тихо гремитъ твой мечъ! Мало искръ вышибаетъ твое конье изъ непріятельскихъ латъ!

Ринальдъ. Ивтъ, король Губбо, кровь отъ вражескихъ труповъ отуманиваетъ твой взоръ. Оденъ! готовь мнв масто въ Валгаль.

**Альфредъ.** Христіане, крѣнитесь! Святой Георгій на бѣломъ (конѣ) за насъ.

Губбо. Оденъ! рука моя дымится кровью, а Ингвара нѣтъ со мною. Ринальдъ, Ринальдъ! зачѣмъ избитъ шлемъ твой?... Не дрожатъ ли твои перси?

[Ринальдъ]. Еще станетъ, король мой Губбо!.. Вотъ тебъ, собака! Сыны Одена доставятъ череновъ на пиршественныя чаши.

[Альфредъ]. За Марію, за Христа, англосаксы!

[Губбо]. Уста мон запеклись, языкъ сохнетъ, а Ингваръ мой не летитъ на помощь.

[Ринальдъ]. Оденъ! готовь мит масто въ Валгала!!

[Эдвигь]. Вотъ тебѣ, собака датчанивъ! (Протикаетъ ему голову конъемъ).

Альфредь. Англосаксы! побъда за нами!

Губбо. О... не будетъ тебѣ, Альфредъ, но коихъ поръмечъ играетъ въ рукахъ моихъ!

**Альфредъ**. Остановитесь, датчане! Сдавайся, Губбо, и положи твое оружіе.

Губбо. Никогда! Ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чыми бы то ни было рабами?

[Альфредь]. Мив не нужно, Губбо, твоей свободы; я не отнимаю и на два слова, Губбо... (Объ стороны опускають копья.)

[Альфредь]. Я готовъ заключить съ тобою [миръ] и пощадить остатокъ твоихъ товарищей, съ тѣмъ, чтобы ты тенерь же, немедля, отправлялся за море, принесъ клятву, по обычаю твоей религіи, никогда не являться у береговъ Англіи. Оружіе все при васъ остается; все, что ни имѣете на себѣ, не будетъ тронуто.

[Губбо]. Король Альфредъ, я соглашаюсь.

[Альфредъ]. И такъ, храбрый, произнеси клятву.

[Губбо]. Клянусь самимъ Оденомъ, моею сбруею, моимъ вызубреннымъ мечомъ, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будемъ нападать на твои владѣнія! И когда не выполню моей клятвы, да будемъ желты, какъ мѣдь на латахъ нашихъ! да обратятся наши копья на насъ же самихъ!

Альфредь. Слышите вы всъ клятву? Губбо, ты свободенъ,—ступай. Твои ладьи ждутъ у береговъ.

Губбо. Пойдемъ, товарищи! Намъ не стыдно глядъть другъ на друга: мы бились храбро. Не сегодня—завтра, не здѣсь—въ другомъ мѣстѣ, нанесуть наши ладьи гибель непріятелямъ, носящимъ золотое убранство!



# О ДВИЖЕНІИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ въ 1834 и 1835 году.

Журнальная литература, эта живая, свѣжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области наукъ и художествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочаетъ вкусомъ толны, обращаетъ и пускаетъ въ ходъ все выходящее наружу въ книжномъ міръ, и которое безъ того было бы, въ обонхъ смыслахъ, мертвымъ каниталомъ. Она-быстрый, своенравный размёнь всеобщихъ мненій. живой разговоръ всего тиснимаго типографскими станками; ея голосъ есть върный представитель межній целой эпохи и въка, — мнъній. безъ нея бы исчезнувшихъ безгласно. Она волею и неволею захватываеть и увлекаеть въ свою область девять десятыхъ всего, что делается принадлежностію литературы. Сколько есть людей, которые судять, говорять и толкують потому, что всв сужденія поднесены имъ почти готовыя, и которые сами отъ себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. И такъ, журнальная литература во всякомъ случай имветъ право требовать самаго пристальнаго вниманія.

Межетъ-быть, давно у насъ не было такъ рѣзко замѣтно отсутствія журнальной дѣятельности и живого современнаго движенія, какъ въ послѣдніе два года. Безцвѣтность была выраженіемъ большей части повременныхъ изданій. Многіе старые журналы прекратились, другіе тянулись медленно и вяло; новыхъ, кромѣ «Библіотеки для чтенія» и впоследствій «Московскаго Наблюдателя», не показалось, между тъмъ какъ именно въ это время была замътна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающихъ. Какъ ни бъдна эта эпоха, но она такое же имветь право на наше вниманіе, какъ и та, которая бы кингыла движеніемъ, ибо также принадлежить исторіи нашей словесности. Читатели имфли полное право жаловаться на скудость и постный видъ нашихъ журналовъ: «Телеграфъ» давно потерялъ тотъ рызкій тонъ, который давало ему воинственное его положение въ отношении журналовъ петербургскихъ; «Телескопъ» наполнялся статьями, въ которыхъ не было ничего свежаго, животрепещущаго. Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извъстный своею діятельностью и добросовієстностью, который одинь только, къ стыду прочихъ недальнозоркихъ своихъ товарищей, показалъ предпріничивость и своими оборотами далъ движение книжной торговав, - книгопродавецъ Смирдинъ рвшился издавать журналь, обширный, энциклопедическій, завоевать всёхъ литераторовъ, сколько ни есть ихъ въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программъ были выставлены имена почти всъхъ нашихъ инсателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенковскій, взялся быть распорядителемъ журнала; къ нему былъ присоединенъ редакторомъ г. Гречъ, известный уже постояннымъ изданіемъ двухъ журналовъ: «Сѣверной Ичелы» и «Сына Отечества». Не знаемъ, сами ли они взялись за сіе дъло, или упрошены были г. Смирдинымъ; но въ томъ и другомъ случат книгопродавецъ, по общему митнію, постунилъ нфсколько неосмотрительно. Успфвин соединить для своего изданія такое множество литераторовъ, онъ долженъ быль предоставить ихъ суду избраніе редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важномъ сопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ. Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ

самая благонамфренная и безиристрастиая, чуждая всякой личности и неприличности,—объщаніе, которое даеть всякій журналисть. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидъла, что въ журналф господствуеть тонъ, мифнія и мысли одного, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взята была только напрокатъ, для привлеченія большаго числа подписчиковъ.

Книгопродавецъ Смирдинъ исполнилъ съ своей стороны все. чего публика въ правѣ была от него требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показалъ онъ и въ изданіи журнала. Журналъ выходиль съ необыкновенною исправностью: подписчики, вмфстф съ первымъ числомъ каждаго мѣсяца, встрѣчали толстую книгу, какой у насъ въ прежнее время ни одна типографія не могла бы поставить въ два мъсяца. Вмъсто объщаннаго числа осьмнадцати листовъ въ мѣсяцъ, выходило иногда вдвое болве. Теперь разсмотримъ, исполнили ли долгъ тв. которымъ онъ ввърилъ внутреннее распоряжение журнала.-Главнымъ дъятелемъ и движущею пружиною всего журнала быль г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы. — по крайней мере никакого действія не было замътно съ его стороны. Г. Гречъ давно уже сдълался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннаго, пожилого человѣка приглашаютъ въ посаженые отцы на всв свадьбы. Но какая цвль была редакціп этого журнала, какую задачу предположила она рѣшить? Здѣсь поневоль должны мы задуматься, что, безъ сомньнія, сдылаеть и читатель. Въ программъ ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталь для себя путь, какую выбраль себт цтль; вст увидтли только, что онъ взошелъ незамитно въ первый номеръ и въ концъ его развернулся, какъ поллениксох йын.

Впрочемъ, нельзя жаловаться и на это: положимъ, для журналиста необходимъ рѣзкій тонъ и нѣкоторая даже дер-

зость (чего, однакожъ, мы не одобряемъ, хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналисты всегда выпгрываютъ въ мнѣніи толиы); но на что преимущественно было обращено вниманіе сего хозяина, какая мысль его пересиливала всѣ прочія, къ чему направлено было его пристрастіе, были ли гдѣ замѣтны тѣ неподвижныя правила, безъ коихъ человѣкъ дѣлается безхарактернымъ, которыя даютъ ему оригинальность и опредѣляютъ его физіогномію?

Прочитавши все, помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, слѣдуя за всѣми словами, сказанными имъ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло инсать этого человѣка? Мы видимъ человѣка, который осретъ деньги вовсе не даромъ, который трудится до поту лица, не только заботится о своихъ статьяхъ, но даже переправляетъ чужія,—однимъ словомъ, является неутомимымъ. Для чего же вся эта дѣятельность? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій и скажемъ нѣсколько словъ о главныхъ качествахъ его статей. Это во всѣхъ отношеніяхъ необходимо.

Г. Сенковскій является въ журнал'в своемъ какъ критикъ, какъ повъствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч., и проч., является въ видъ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу-Оглу, А. Бѣлкина, наконецъ, въ собственномъ видъ. Какъ ученый, г. Сенковский помъстиль довольно большую статью о сагахъ, — статью, исполненную гипотезъ, не собственныхъ, но схваченныхъ наудачу изъ разныхъ бъгло прочитанныхъ книгъ, -- гипотезъ, вовсе не принадлежащихъ русской исторіи. Эти саги, которыя проницательный Шлёцерь, не имфющій донын равнаго по строгому и глубокому критическому взгляду, призналь за басни, недостойныя никакого вниманія, -- эти саги онъ ставитъ краеугольнымъ камнемъ русской исторіи и не приводить ни одного доказательства, повфреннаго критикою: онъ вовсе не определилъ ихъ истиннаго и единственнаго достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшаго великую въ исторіи роль. Эта статья, испещренная

реторическими фигурами, поправилась добрымъ, но ограниченнымъ людямъ, а г. Булгаринъ даже написалъ рецензію, въ которой поставиль г. Сенковскаго выше Шлёцера, Гумбольта и вскур когда-либо существовавших ученыхъ. Другое весьма важное притязаніе г. Сенковскаго и настоящій конекъ его есть Востокъ. Здесь онъ всегда возвышалъ голосъ, и какъ только выходило какое-нибудь сочинение о Востокъ, или упоминалось гдъ-нибудь о Востокъ, хотя бы даже это было въ стихотвореніи, онъ гивался и утверждалъ, что авторъ не можетъ судить и не долженъ судить о Востокъ, что онъ не знаетъ Востока. Слово, сказанное съ сердцемъ, очень извинительно въ человъкъ, влюбленномъ въ свой предметъ и который, между твиъ, видитъ, какъ мало понимають его другіе: но этоть человъкъ уже долженъ, по крайней мърж, утвердить за собою авторитетъ. Г. Сенковскому, точно, следовало бы издать что-нибудь о Востокъ. Человъку, инчего не сдълавшему, трудно върить на слово, особливо когда его сужденія такъ легковісны и проникнуты духомъ нетериимости: а изъ нѣкоторыхъ его отрывковъ о Востокъ видны тъ же самые недостатки, которые онъ безпрестанно порицаетъ у другихъ. Ничего новаго не сказалъ онъ въ нихъ о Востокъ, ни одной яркой черты, сильной мысли, геніальнаго предположенія! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковскій не имѣлъ свѣдѣній; напротивъ, очень видно, что онъ много читалъ; но у него нигдъ не замътно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его къ какой-нибудь цёли. Всё эти свёдёнія находятся у него въ какомъ-то броженін, другъ другу противорьчать, между собой не уживаются. Разсмотримъ его мивнія, относящіяся собственно къ текущей изящной литературь. Въ критикъ г. Сенковскій показаль отсутствіе всякаго мевнія, такъ что ни одинъ изъ читателей не можеть сказать навърное, что болье нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствамъ: въ его рецензіяхъ нать ни положительнаго, ни отрицательнаго скуса, -- вовсе никакого. То. что ему нравится сегодня, завтра двлается предметомъ его насмѣшекъ. Опъ первый поставилъ г. Кукольника на ряду съ Гёте, и самъ же объявилъ, что это сдвлано имъ потому только, что такъ ему вздумалось. Стало-быть, у него рецензія не есть двло убѣжденія и чувства, а просто—слѣдствіе расположенія духа и обстоятельствъ. Вальтеръ-Скоттъ, этотъ великій геній, коего безсмертныя созданія объемлють жизнь съ такою полнотою, Вальтеръ-Скоттъ названъ шарлатаномъ. И это читала Россія, это говорилось людямъ уже образованнымъ, уже читавшимъ Вальтеръ-Скотта. Можно быть увѣрену, что г. Сенковскій сказалъ это безъ всякаго намѣренія, изъ одной опрометчивости, потому что онъ никогда не заботится о томъ, что говоритъ, и въ слѣдующей статьѣ уже не помнитъ вовсе написаннаго въ предыдущей.

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій тоже никогда не говорилъ о внутреннемъ характеръ разбираемаго сочиненія, не опредёляль верными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензентъ отъ всей души тъшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточеніе. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмъшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себъ цълью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оное выполниль, и если не выполниль, какъ долженъ быль выполнить. Больше всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ; надъ ними шутилъ, трунилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится некоторымъ читателямъ. Наконецъ, даже завязаль цёлое дёло о двухъ мёстоименіяхъ: сей и оный, которыя показались ему, неизвёстно почему, неумёстными въ русскомъ слогъ. Объ этихъ мъстоименіяхъ писаны имъ были цёлые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметь, всегда оканчивались тымъ, что містоименія сей и оный совершенно неприличны. Это папомнило старый процессъ Тредьяковскаго за букву ижицу и десятеричное і, который внослѣдствіи, еще не такъ давно, поддерживаль одинъ профессоръ. Книга, въ которой г. Сенковскій встрѣчалъ эти двѣ частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Его собственныя сочиненія, повісти и тому подобное являлись подъ фирмою Брамбеуса. Эти повъсти и статьи въ родъ повъстей, своимъ близкимъ, неумъреннымъ подражаніемъ нынфшнимъ писателямъ французскимъ, произвели всеобщее изумленіе, потому что г. Сенковскій охуждаль гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, какъ въ этомъ случав онъ имвлъ такъ мало смвтливости и до такой степени считаль простоватыми своихъ читателей. Не извъстно тоже, почему называль онъ нъкоторыя статьи свои фантастическими. Отсутствіе всякой истины, естественности и вфроятности еще нельзя считать фантастическимъ. Фантастическія сочиненія Б. Брамоє уса напоминаютъ книги. какихъ нфкогда было очень много. какъ-то: «Не любо-не слушай, а лгать не мышай», и тому подобныя: та же безотчетность и еще менве устремленія къ доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели замътили въ нихъ чрезвычайно много похищеній, сдъланныхъ наскоро, на всемъ отту: авторъ мало заботился о ихъ связи. То, что въ оригиналахъ имвло смыслъ, то въ коніи было безъ всякаго значенія.

Таковы были труды и дъйствія распорядителя «Б. для Чт.». Мы почли нужнымъ упомянуть о нихъ нѣсколько обстоятельнье потому, что онъ одинъ законодательствовалъ въ «Библіотект для Чтенія», и что мнтнія его разносились презвычайно быстро, вмѣстт съ четырьмя тысячами экземнляровъ журнала, по всему лицу Россіи.

Певозможно, чтобы журналь, издаваемый при средствахь, доставленныхъ книгопродавцемъ Смирдинымъ, былъ плохъ. Онъ уже выпгрывалъ тѣмъ, что издавался въ большомъ объемѣ, толстыми книгами. Это для подписчиковъ была пріятная новость, особливо для жителей нашихъ городовъ и сельскихъ помѣщиковъ. Въ «Библіотекѣ» находились пе-

реводы иногда любонытныхъ статей изъ иностранныхъ журналовъ, въ отделе стихотворномъ попадались имена светилъ русскаго Нарнасса. Но постоянно лучшимъ отдъленіемъ ея была смысь, вибщавшая въ себф очень много разнообразныхъ свъжихъ новостей, отдъление живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, -- повъсти и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. Въ «Библіотек' для Чтенія» случилось еще одно, дотол' неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ея сталь переправлять и переделывать все почти статы, въ ней печатаемыя, и любопытно то, что онъ объявляль объ этомъ самъ довольно смъло и откровенно. «У насъ», говорить онъ: «въ «Библіотекѣ для Чтенія», не такъ, какъ въ другихъ журналахъ: мы никакой повъсти не оставляемъ въ прежнемъ видь, всякую передылываемь; иногда составляемь изъ двухъ одну, иногда изъ трехъ, и статья значительно улучшается нашими передълками». Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало.

Многіе писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помѣщаемыхъ безъ подписи или подъ вымышленными именами, за ихъ собственныя, и потому начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая какіе. Журналъ, хотя не измѣнился въ величинѣ и планѣ, но статьи замѣтно начали быть хуже; видно было менѣе старанія. «Библіотеку» уже менѣе читали въ столицахъ, но все такъ же много въ провинціяхъ, и мнѣнія ея такъ же обращались быстро. Обратимся къ другимъ журналамъ.

«Сѣверная Пчела» заключала въ себѣ офиціальныя извѣстія и въ этомъ отношеніи выполнила свое дѣло. Она номѣщала извѣстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г. Гречъ, довелъ ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но

въ литературномъ смыслѣ она не имѣла никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ел митнія. Она была какая-то корзина, въ которую сбрасываль всякій все, что ему хотвлось. Разборы книгь, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а иногда самими авторами. Въ «Съверной Ичель» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшіеся подъ разными буквами, — безъ сомнинія, люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удальства. Они нападали развъ уже на самаго беззащитнаго и круглаго сироту. Насчетъ неопрятныхъ изданій являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить книгу и при концѣ сложить съ себя весь грахъ такою оговоркою: «Впрочемъ, желательно, чтобы почтенный авторъ исправиль небольшія погрѣшности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требуеть хорошаго изданія», и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастіе редензента. Книги часто были разбираемы твми же самыми рецензентами, которые писали извъстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицъ, о помадъ и проч.: сін изв'єстія иногда довольно остроумны и въ шуткахъ своихъ показывали ловкихъ и хорошо воспитанныхъ людей, безъ сомнънія, имъвшихъ основательныя причины быть довольными фабрикантами. Впрочемъ, отъ «Сфверной Ичелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ея деломъ было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публикв.

Журналъ, носившій названіе «Сына Отечества и Сѣверпаго Архива», былъ почти невидимкою во все время. О немъ никто не говорилъ, на него никто не ссылался, неемотря на то, что онъ выходилъ исправно еженедѣльно и что печаталъ такую огромную программу на своей оберткъ, какую врядъ-ли гдѣ можно было встрѣтить. Въ «Сынѣ Отечества» (говорила программа) будетъ археологія, медицина, правовѣдѣніе, статистика, русская исторія, всеобщая исто-

рія, русская словесность, иностранная словесность, наконецъ. просто словесность, географія, этнографія, историческая галдерея, и прочее. Иной ахнеть, прочитавши такую ужасную программу, и подумаеть, что это огромнейшее энциклопедическое изданіе, когда-либо существовавшее на світь. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка въ три листа, начинавшаяся статьею о какихъ-нибудь бользняхъ, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тімь еще болье живая и современная, не была въ немъ постоянною. Новости политическія были ті же сухіе факты, взятые изъ «Сѣверной Пчелы», слѣдственно уже всѣмъ извъстные. Помъщаемыя какія-то оригинальныя повъсти были довольно странны, чрезвычайно коротенькія и совершенно безцвътны. Если попадалось что-нибудь достойное замъчанія, то оно оставалось незамътнымъ. Имена редакторовъ, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавномъ листкѣ; но съ ихъ стороны рашительно не было видно никакого участія. Однакожъ, журналъ существовалъ, стало-быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущіе въ провинціяхъ, которымъ что-нибудь почитать такъ же необходимо, какъ заснуть часикъ послѣ обѣда или выбриться два раза въ недѣлю.

Издавалась еще въ Петербургѣ, въ продолженіе всего этого времени, газета чисто-литературная, освобожденная отъ всякихъ вторженій наукъ и важныхъ свѣдѣній,— не нолитическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница стараго, но при всемъ томъ имѣвшая особенный характеръ. Названіе этой газеты: «Литературныя прибавленія къ Инвалиду». Въ ней номѣщались легонькія повѣсти, бесѣды деревенскихъ помѣщиковъ о литературѣ, бесѣды часто довольно обыкновенныя, но ппогда мѣстами проникнутыя колкостями, близкими къ истинѣ: читатель, къ изумленію своему, видѣлъ, что помѣщики къ концу статьи дѣлались совершенными литераторами, принимали къ сердцу текущую литературу и приправляли свои мнѣнія ѣдкою насмѣшкою. Этотъ журналъ всегда оказывалъ оппозицію про-

тиву всякаго счастливаго навздника, хотя его вся тактика часто состояла только въ томъ, что онъ выписываль одно какое-нибудь мѣсто, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокупляль отъ себя довольно злое замѣчаніе, не длиннѣе строчки, съ восклицательнымъ знакомъ. Г. Воейковъ былъ чрезвычайно дѣятельный ловецъ и, какъ рыбакъ сидѣлъ съ удой на берегу, не теряя териѣнія, хотя на его уду попадалась большею частію мелкая рыба, а большая обрывалась. Въ редакторѣ была замѣтна чисто-литературная жизнь, и онъ съ неохлажденнымъ вниманіемъ не сводилъ глазъ съ журнальнаго поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда въ нее заглянуть.

Въ Москвѣ издавался одинъ только «Телескопъ», съ небольшими листками прибавленія, подъ именемъ «Молвы», журналъ, вначалѣ отозвавшійся живостью, но вскорѣ простывшій, наполнявшійся статьями безъ всякаго разбора, лишенный всякаго литературнаго движенія. Видно было, что издатели не прилагали о немъ никакого старанія и выдавали книжки какъ-нибудь.

Монополія, захваченная «Библіотекою для Чтенія», не могла не задѣть за живое другихъ журналовъ. Но «Сѣверная Ичела» была издаваема тымь же самымь г. Гречемь. котораго имя некоторое время стояло на заглавномъ листке въ «Библіотекъ», какъ главнаго ся редактора, хотя это званіе, какъ мы уже виділи, было только почетное, и потому очень естественно, что «Сѣверная Ичела» должна была хвалить все, помищаемое въ «Библіотеки», и настоящаго ел движителя, являвшагося подъ множествомъ разныхъ именъ. называть русскимъ Гумбольтомъ. Но и безъ того она врядъ ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сынъ Отечества» долженъ былъ повторять слова «Пчелы». И такъ, всего только два журнала могли возстать противъ его мивній. Г. Воейковъ ноказаль въ «Антературныхъ Прибавленіяхъ» что-то похожее на оппозицію; но оппозиція его состояла въ легкихъ замъткахъ журнальныхъ промаховъ и иногда удачной остротв, выраженныхъ отрывисто, въ немногихъ словахъ, съ насмѣшкою, очень понятною для немногихъ литераторовъ, но незамътною для непосвященныхъ. Нигдъ не помастиль онь обстоятельной и основательной критики, которая опредълила бы сколько-нибудь направление новаго журнала. «Телескопъ» въ соединении съ «Молвою» дъйствовалъ противъ «Библіотеки для Чтенія», но дійствоваль слабо, безъ постоянства, теривнія и необходимаго хладнокровія. Въ статьяхъ критическихъ онъ былъ часто исполненъ негодованія противъ новаго счастливца, шутилъ надъ баронствомъ г. Сенковскаго, сдулалъ нусколько справедливыхъ замізнаній относительно его страннаго подражанія французскимъ писателямъ, но не видёлъ дёла во всей ясности. Въ «Молвъ» повторялись тъ же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно посторонняго сочиненія. Кром' того, «Телескопъ» много вредилъ себ опаздываніемъ книжекъ, неаккуратностію изданія, и критическія статьи его чрезъ то еще менте были въ оборотт.

Очевидно, что силы и средства этихъ журналовъ были слишкомъ слабы въ отношеніи къ «Библіотекв для Чтенія», которая была между ними, какъ слонъ между мелкими четвероногими. Ихъ бой быль слишкомъ неравенъ, и они, кажется, не приняли въ соображеніе, что «Библіотека для Чтенія» имъла около няти тысячъ подписчиковъ, что мивнія «Библіотеки для Чтенія» разносились въ такихъ слояхъ общества, гдѣ даже не слышали, существують ли «Телеско́пъ» и «Литературныя Прибавленія», что миднія и сочиненія, помъщаемыя въ «Библіотекъ для Чтенія», были расхвалены издателями той же «Библіотеки для Чтенія», скрывавшимися подъ разными именами, расхвалены съ энтузіазмомъ, всегда имфющимъ вліяніе на большую часть публики; ибо то, что смишно для читателей просвищенных тому вирять со всёмъ простодушіемъ читатели ограниченные, какихъ, но количеству подписчиковъ, можно предполагать болве

между читателями «Библіотеки», и къ тому же большая часть подиисчиковъ были люди новые, дотоль не знавшіе журналовъ, сльдственно принимавшіе все за чистую истину; что, наконецъ, «Библіотека для Чтенія» имьла сильное для себя подкрышленіе въ 4000 экземилярахъ «Стверной Пчелы».

Ропотъ на такую неслыханную монополію сділался силенъ. Въ Москвъ, наконецъ, нъсколько литераторовъ ръшились издавать какой-нибудь свой журналь. Новый журналь нужень быль не для публики, т. е. для большаго числа читателей, но собственно для литераторовъ, различно притесняемыхъ «Библіотекою». Онъ былъ нуженъ: 1) для тѣхъ. которые желали имъть пріють для своихъ мивній, пбо Б. д. Ч. не принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онт по вкусу главнаго распорядителя; 2) для техъ. которые видели съ изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началь уже переправлять, безо всякаго разбора лицъ, вст статьи, отдаваемыя въ «Библіотеку». Онъ переправляль статьи военныя, историческія, литературныя, относящіяся къ политической экономіи и проч., и все это дълаль безъ всякаго дурного намфренія, даже безъ всякаго отчета, не руководствуясь никакимъ чувствомъ надобности или приличія. Онъ даже приділаль свой конець къ комедін Фонвизина, не разсмотрфвини, что она и безъ того была съ концомъ.

Все это было очень досадно для писателей, рѣшительно не имѣвшихъ мѣста, куда бы могли подать жалобу свѣту и читателямъ.

По уже одинъ слухъ о новомъ журналѣ возбудилъ негодованіе «Библіотеки для Чтенія» и подвинуль ее къ песожиданному поступку: она увѣряла своихъ читателей и подписчиковъ съ необыкновеннымъ жаромъ, что новый журналъ будетъ бранчивый и неблагонамѣренный. Статья, помѣщенная по этому же случаю въ «Сѣверной Пчелѣ», казалось, была писана человѣкомъ, въ отчаяніи предвидѣвшимъ свою конечную погибель. Въ ней увѣдомляли публику, что но-

вый журналь хотвль уронить «Библіотеку для Чтенія», потому только, что издатели онаго объявили, что будуть выпускать таковое же число листовъ, какъ и «Б. д. Ч.». Поступокъ чрезвычайно пеосмотрительный! Въ подобномъ дѣлѣ необходимо скрыть свои мелкія чувства искусно и потомъ, выждавъ удобный случай, нанесть обдуманный ударъ. Если я издаю журналъ, зачѣмъ же не издавать его и другому? И какъ могу гнѣваться, если другой скажетъ, что онъ будетъ брать меня въ образецъ? Не долженъ ли я, напротивъ, его благодарить? Не показываетъ ли онъ тѣмъ стенень уваженія, мною заслуженнаго въ публикѣ? Чѣмъ больше соревнованія, тѣмъ больше выигрыша для читателей и для литераторовъ.

Но разсмотримъ, въ какой степени «Москов. Набл.» выполнилъ ожиданія публики, жадной до новизны, ожиданіе читателей образованныхъ, ожиданіе литераторовъ и опасеніе «Библіотеки для Чтенія».

Новый журналь, несмотря на ревностное стараніе привести себя во всеобщую извъстность, не имълъ средствъ огласить во вей углы Россіи о своемъ появленіи, потому что единственные глашатаи въстей были его противники «Сѣверная Пчела» и «Библіотека для Чтенія», которые, конечно, не помъстили бы благопріятных о немъ объявленій. Онъ начался довольно поздно, не съ новымъ годомъ, следственно не въ то время, когда обыкновенно начинаются нодписки; наконецъ, онъ пренебрегъ быстрымъ выходомъ книжекъ и срочною ихъ поставкою. Но важивищія причины неуспъха заключались въ характеръ самого журнала. По первымъ вышедшимъ книжкамъ уже можно было видъть, что предположение журнала было слъдствиемъ одного горячаго мгновенія. Въ «Московскомъ Наблюдатель» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходомъ всего журнала. Редакторъ его виденъ быль только на заглавномъ листкъ. Имя его было почти неизвъстно. Онъ написалъ досель нъсколько сочиненій статистическихъ, имфющихъ много достоинства, но которыхъ

публика чисто-литературная не знала вовсе. Литературныя мнѣнія его были неизвѣстны. Въ этомъ состояла большая ошибка издателей «Московскаго Наблюдателя». Они позабыли, что редакторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности его мнѣній, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредить журнала. По г. Андросовъ явился въ «Московскомъ Наблюдатель» вовсе незамьтнымъ лицомъ. Если желаніе издателей было постановить только почетнаго редактора, какъ вошло въ обычай у насъ на лѣнивой Руси. то въ такомъ случав они должны были труды редакціи разложить на себя: но они оставили всю отвътственность на редакторъ, и «Московскій Наблюдатель» сталь похожь на тъ ученыя общества, гдъ члены ничего не дълають и даже не бывають въ присутствін, между тімь, какъ президентъ является каждый день, садится въ свои кресла и велить записывать протоколь своего уединеннаго заседанія. Въ журналѣ было нѣсколько очень хорошихъ статей; его украсили стихи Языкова и Баратынскаго, эти перлы русской поэзін; но при всемъ томъ въ журналь не было замѣтно никакой современной живости, никакого хлонотливаго движенія; не было въ немъ разнообразія, необходимаго для изданія періодическаго. Замізчательныя статьи. поступившія въ этотъ журналь, были похожи на оазисы, зеленвющіе посреди цвлаго моря несчаныхъ степей. Притомъ издатели, какъ кажется, мало имѣли свѣдѣнія о томъ. что нравится и что не нравится публикъ. Статън часто хорошія ділались скучными, потому только, что оні тянулись изъ одного нумера въ другой съ несносною подписью: продолжение впредь. Вотъ каковъ быль журналь, долженствовавшій бороться съ «Библіотекой для Чтенія».

«Наблюдатель» начался опнозиціонною статьею г. Шевырева о торговлѣ, зародившейся въ нашей литературѣ. Въ ней авторъ нападаетъ на торговлю въ ученомъ мірѣ, на всеобщее стремленіе составить себѣ доходъ изълитературныхъ

занятій. Первая ошибка была здісь та, что авторъ статьи обратилъ вниманіе не на главный предметъ. Во-вторыхъ, онъ гремълъ противъ пишущихъ за деньги, но не разрушиль никакого мивнія въ публикв касательно внутренней цвиности товара. Статья сія была понятна однимъ литераторамъ, нанесла досаду «Библіотекъ для Чтенія», но ничего не дала знать публикъ, не понимавшей даже, въ чемъ состояло дёло. Притомъ сін нападенія были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный законъ всякаго дъйствія. Литература должна была обратиться въ торговлю, потому что читатели и потребность чтенія увеличились. Естественное дъло, что при этомъ случав всегда больше. выигрывають люди предпріимчивые, безь большого таланта, нбо во всякой торговль, гдь покупщики еще простоваты, выигрываютъ больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, въ чемъ состоить обманъ, а не пересчитывать ихъ барыши. Что литераторъ купилъ себѣ доходный домъ или пару лошадей, это еще не бъда; дурно то, что часть бъднаго народа купила худой товаръ и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бъдныхъ покупщиковъ, а не на продавцовъ. Продавцы обыкновенно бываютъ люди навздные: сегодня здёсь, а завтра Богъ знаетъ гдё. При этомъ случав сдёланъ былъ несправедливый упрекъ книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виновать, который за предпріимчивость и честную діятельность заслуживаеть одну только благодарность. Нётъ спора, что онъ далъ, можетъ-быть, много воли людямъ, которымъ приличнъе было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талантъ не искателенъ, но корыстолюбіе искательно. На это такъ же смѣшно жаловаться, какъ было бы странно жаловаться на правительство, встрътивши недальновиднаго чиновника. Для таланта есть потомство, этотъ неподкупный ювелиръ, который оправляеть одни чистые брильянты. Г. Шевыревъ показалъ въ статът своей благородный порывъ негодованія на прозаическое, униженное направление литературы, но на

большинство публики эта статья рѣшптельно не сдѣлала никакого висчатлѣнія. «Библіотека» отвѣчала коротко, въ духѣ обыкновенной своей тактики: обратившись къ зрителямъ, т. е. къ подписчикамъ, она говорила: «вотъ какое неблагородство духа показалъ г. Шевыревъ, неприличіе и неимѣніе высокихъ чувствъ, упрекая насъ въ томъ, что мы трудимся для денегъ, тогда какъ» и проч... Это обыкновенная политика петербургскихъ журналовъ и газетъ. Какъ только кто-нибудь сдѣлаетъ имъ упрекъ въ корыстолюбіи и въ бездѣйствіи, они всегда жалуются нубликѣ на неприличіе выраженій и неблагородство духа своихъ противниковъ; говорятъ, что статья эта писана съ цѣлію только поддѣть публику и забрать отъ читателей деньги, что они почитаютъ съ своей стороны священнымъ долгомъ предувѣдомить публику.

Итакъ, выходка «Московскаго Наблюдателя» скользнула по «Библіотекъ для Чтенія», какъ пуля по толстой кожъ носорога, отъ которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславии эту пулю, «Московскій Наблюдатель» замолчаль, — доказательство, что онъ не начерталь для себя обдуманнаго плана дъйствій и что рышительно не зналь, какъ и съ чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постояннымъ дъйствіемъ могъ «Наблюдатель» дать себѣ ходъ и сдълать имя свое извъстнымъ публикъ, какъ сдълаль его извѣстнымъ «Телеграфъ», дѣйствуя такимъ же образомъ и почти при такихъ же обстоятельствахъ. «Наблюдатель» выпустиль вследь за темь несколько нумеровь, но ни въ одномъ изъ нихъ не сказалъ ничего въ защиту и подкреиленіе своихъ мивній. Чрезъ ивсколько нумеровъ показалась, наконецъ, статья, посвященная Брамбеусу, по новоду одной давно напечатанной въ «Библіотекть» статьи, подъ именемъ: «Брамбеусъ и юная словесность», въ которой Брамбеусъ назвалъ самъ себя законодателемъ какой-то новой школы и вводителемъ новой эпохи въ русской литературъ.

Это въ самомъ дъль было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самихъ себя, или подъ именемъ друзей своихъ, или даже сами отъ себя, но все же съ нѣкоторою застѣнчивостью, и послѣ сами старались все это какъ-нибудь загресть собственными руками, чувствуя, что нісколько провинились. Но никогда еще авторъ не хвалилъ себя такъ свободно и непринужденно, какъ баронъ Брамбеусъ. Эта оригинальная статья слишкомъ была ярка, чтобы не быть замфченною. Ею занялся и «Телескопъ» и потрунилъ надъ нею довольно забавно, только вскользь: съ обыкновенною сметливостью о ней намекнулъ и г. Воейковъ; она возродила статью и въ «Московскомъ Наблюдатель». Цель этой статын была доказать, откуда баронъ Брамбеусъ почеринулъ талантъ свой и знаменитость. какими твореніями чужихъ хозяевъ пользовался, какъ своимъ; другими словами: изъ какихъ лоскутовъ баронъ Брамбеусъ сшилъ себъ халатъ. Нъсколько безгласныхъ книжекъ, выходившихъ вслёдъ за темъ, совершенно погрузили «М. Наблюдателя» въ забвеніе. Даже самая «Библіотека для Чтенія» перестала, наконецъ, упоминать о немъ, какъ о безсильномъ противникъ, продолжала шутить надъ важнымъ и неважнымъ и говорить все то, что первое попадалось подъ перо ея.

Вотъ каковы были дѣйствія нашихъ журналовъ. Изложивъ ихъ, разсмотримъ теперь, что сдѣлали они въ эти два года такого, которое должно вписаться въ исторію нашей литературы, оставить въ ней свою оригинальную черту, — какія мнѣнія, какіе толки они утвердили, что опредѣлили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значить. Извъщение о томъ, что критика будеть благонамъренная, чуждая личностей и партій, тоже не показываеть цъли. Она должна быть необходимымъ условіемъ всякаго журнала. Даже множество помъщенныхъ въ журналъ статей ничего не значитъ, если журналъ не имъеть своего мнънія и не оказывается въ немъ напра-

вленіе, хотя даже одностороннее, къ какой-нибудь ціли. «Телеграфъ» издавался, кажется, съ тъмъ, чтобы нисировергнуть обветшалыя, заматоралыя, почти машинальныя мысли тогдашнихъ нашихъ старожиловъ, классиковъ; «Московскій Въстникъ», одинь изв лучшихъ журналовь, несмотря на то, что въ немъ не много было современнаго движенія, издавался съ тімь, чтобы познакомить иублику ст замфчательнфишими созданіями Европы, раздвинуть кругъ нашей литературы, доставить намъ свъжія иден о писателяхъ встхъ временъ и народовъ. Здтсь не мтсто говорить. въ какой степени оба сін журнала выполнили ціль свою: но крайней мъръ, стремление къ ней было чувствуемо въ нихъ читателями. Но разсмотрите внимательно издававшіеся въ последніе два года журналы; уловите главную инть каждаго изъ нихъ: сей-то нити и не сыщите. Развернувши ихъ, будете поражены мелкостью предметовъ, вызвавшихъ толки ихъ. Подумаете, что ръшительно ни одного важнаго событія не произошло въ литературномъ мірь. А между TEMB:

- 1) Умеръ знаменитый шотландецъ, великій двенисатель сердца, природы и жизни, полнвйшій, обширнвйшій геній XIX ввка.
- 2) Въ литературъ всей Европы распространился безпокойный, волнующійся вкусъ. Являлись опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, иламенныя—слѣдствіе политическихъ волненій той страны, глѣ рождались. Странная, мятежная какъ комета, неорганизованная какъ она, эта литература волновала Европу, быстро облетѣла всѣ углы читающаго міра. Пусть эти явленія будутъ всемірно-европейскія, хотя они отражались и въ Россіи; разсмотримъ литературныя событія чисто-русскія.
- 3) Распространилось въ большой степени чтеніе ромаповъ, холодныхъ, скучныхъ повъстей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушіе къ поэзін.
- 4) Вышли новыми изданіями Державинъ, Карамзинъ. гласно требовавшіе своего опредѣленія и настоящей, вѣрной

оцівнки такъ, какъ и всё прочіе старые писатели наши, ибо въ литературномъ мірё нётъ смерти, и мертвецы такъ же вмішиваются въ дёла наши и дійствуютъ вмісті съ нами, какъ и живые. Они требовали возвращенія того, что дійствительно имъ слідуеть; они требовали уничтоженія неправаго обвиненія, неправаго опреділенія, безсмысленно повтореннаго въ продолженіе нісколькихъ літь и повторяемаго доныні.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгимъ размышленіемъ, что такое быль Вальтеръ-Скоттъ, въ чемъ состояло вліяніе его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводомъ неправильнаго уклоненія вкуса и въ чемъ состояль ея характеръ? Отчего поэзія замѣнилась прозаическими сочиненіями? На какой степени образованія стоитъ русская публика и что такое русская публика? Въ чемъ состоитъ оригинальность и свойство нашихъ писателей?

Напрасно въ этомъ отношенін читатель станетъ искать въ нихъ новыхъ мыслей или какихъ-нибудь следовъ глубокаго, добросовъстнаго изученія. Вальтерь-Скотта у нась только побранили. Французскую литературу одни приняли съ дътскимъ энтузіазмомъ, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человъческаго, дотолъ сокровенныя для Сервантеса, для Шекспира.... другіе безотчетно поносили ее, а между тёмъ сами писали во вкуст той же школы еще съ большими несообразностями. Вопросомъ, отчего у насъ въ большомъ ходу водяные романы п пов'єсти, вовсе не занялись, а вм'єсто того вдобавокъ напустили и своихъ еще собственныхъ. О нашей публикъ сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на всё журналы и разныя изданія, ибо ихъ можетъ читать и отецъ семейства, и купецъ, и воинъ, и литераторъ; о Державинѣ, Карамзинѣ и Крыловѣ инчего не сказали или сказали то, что говорить убздный учитель своему ученику, и отдълались пошлыми фразами.

О чемъ же говорили наши журналисты? Они говорили о

ближайшихъ и любимъйшихъ предметахъ: они говорили о себъ, они хвалили въ своихъ журналахъ собственныя свои сочиненія; они рѣшительно были заняты только собою, на все другое они обращали какое-то холодное, безстрастное вниманіе. Великое и замѣчательное было какъ будто невидимо. Ихъ равнодушная критика обращена была на тѣ предметы, которые почти не заслуживали вниманія.

Въ чемъ же состоялъ главный характеръ этой критики? Въ ней очень явственно было замѣтно:

1) Пренебрежение къ собственному мнѣнію. Почти никогда не было замътно, чтобы критикъ считалъ свое дъло важнымъ и принимался за него съ благоговъніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, чтобы, водя перомъ своимъ, думаль о небольшомъ числъ возвыщенно-образованныхъ современниковъ, передъ которыми онъ долженъ дать отвътъ въ каждомъ своемъ словъ. Журнальная критика по большей части была какимъ-то гаерствомъ. Какъ хвалили книгу покровительствуемаго автора? Не говорили просто, что такаято книга хороша или достойна вниманія въ такомъ-то и въ такомъ-то отношенін, совстмъ нать. «Это книга», говорили рецензенты. «удивительная, необыкновенная, неслыханная. геніальная, первая на Руси: продается по пятнадцати рублей; авторъ выше Вальтеръ-Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте въ библіотеку вашу; также и второе изданіе купите и поставьте въ библіотеку: хорошаго не мішаеть иміть и по два экземпляра».

Большая часть книгъ была расхвалена безъ всякаго разбора и совершенно безотчетно. Если счесть всѣ тѣ, которыя попали въ первоклассныя, то иной подумаетъ, что нѣтъ въ мірѣ богаче русской литературы, и только черезъ нѣсколько времени противоположные толки тѣхъ же самыхъ рецензентовъ о тѣхъ же самыхъ книгахъ, заставятъ его задуматься и приведутъ въ недоумѣніе. Та же самая неумѣренность являлась въ упрекахъ сочиненіямъ писателей, противъ которыхъ рецензентъ питалъ ненависть или неблагорасположение! Такъ же безотчетно изливаль онъ гиввъ свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безвѣріе и литературное невѣжество. Эти два свойства особенно распространились въ последнее время у насъ въ литературъ. Нигдъ не встрътишь, чтобы упоминались имена уже окончившихъ поприще писателей нашихъ, которые глядятъ на насъ, въ лучахъ славы, съ вышины своей. Ни одинъ изъ критиковъ не поднялъ благоговъйно глазъ своихъ, чтобы ихъ примътить. Никогда почти не стоять на журнальныхъ страницахъ имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о вліяній ихъ, еще остающемся, еще зам'тномъ. Никогда они даже не брались въ сравнение съ нынъшнею энохой, такъ что наша эноха кажется какъ будто отрублена отъ своего корня, какъ будто у насъ вовсе ивтъ начала, какъ будто исторія прошедшаго для насъ не существуеть. Это литературное невыжество распространяется особенно между молодыми рецензентами, такъ что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успъетъ пройти годъ-другой, какъ толки, вначаль довольно громкіе, — уже безгласные, неслышные, какъ звукъ безъ отголоска, какъ фразы, сказанныя на вчерашнемъ балъ. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдулались совершенною игрушкою. Одинъ рецензентъ роняетъ тѣхъ, которыхъ подняль его противникъ, и все это дѣлается безъ всякаго разбора, безъ всякой иден. Иное имя бываетъ обязано славою своею ссоръ двухъ рецензентовъ. Не говоря о писателяхъ отечественныхъ, рецензентъ, о какой бы пуствищей книгв ни говориль, непременно начнеть Шекспиромь, котораго онъ вовсе не читалъ. Но о Шексипрѣ пошло въ моду говорить—и такъ, подавай намъ Шекспира! Говоритъ онъ: «Съ сей точки начнемъ мы теперь разбирать открытую передъ нами книгу. Посмотримъ, какъ авторъ нашъ соотвътствовалъ Шекспиру», а между тъмъ разбираемая книгаченуха, писанная вовсе безъ всякихъ притязаній на соперничество съ Шекспиромъ, и сходствуетъ развѣ только съ духомъ и образомъ выраженій самого рецензента.

- 3) Отсутствіе чистаго эстетическаго наслажденія и вкуса. Еще въ московскихъ журналахъ видишь иногда какой-нибудь вкусъ, что-нибудь похожее на любовь къ искусству: напротивъ того, критики журналовъ иетербургскихъ, особенно такъ-называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемыя сочиненія превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигдь не видить читатель, чтобы это было признакомъ чувства, признакомъ пониманія, истекло изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышитъ мертвящею холодностью. Въ немъ видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензенть задътъ за живое и когда дъло относится къ его собственному достоинству. Справедливость требуеть упомянуть о критикахъ Шевырева, какъ объ утфшительномъ исключении. Онъ нередаеть намъ впечатленія въ томъ видь, какъ приняла ихъ душа его. Въ статьяхъ его вездъ замътенъ мыслящій человъкъ, иногда увлекающійся первымъ впечатлівніемъ.
- 4) Мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство. Мы уже видѣли, что критика не занималась вопросомъ важнымъ. Вниманіе рецензій было устремлено на цѣлую шеренгу пустыхъ книгъ и вовсе не съ тѣмъ, чтобы разбирать ихъ, но чтобы блеснуть любезностью, заставить читателя раземѣяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видѣли изъ знаменитаго процесса о двухъ бѣдныхъ мѣстоименіяхъ: сей и оный. Вотъ до чего допила, наконецъ, русская критика!

Кто же были тт. которые у насъ говорили о литературь? Въ это время не сказаль своихъ митній пи Жуковскій, ни Крыловъ, ни князь Вяземскій, ни даже тт. которые еще не такъ давно издавали журналы, имтвиніе свой голосъ и показавшіе въ статьяхъ свой вкусъ и знаніе: нужно ли нослт этого удивляться такому состоянію нашей литературы?

Отчето же не говорили сін писатели, показавшіе въ тво-

реніяхъ своихъ глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низкимъ спуститься на журнальную сферу, гдь обыкновенно бойцы всякаго рода заводять свой шумный бой? Мы не имбемъ права решить этого. Мы должны только зам'втить, что критика, основанная на глубокомъ вкуст и умт. критика высокаго таланта, имтетъ равное достоинство со всякимъ оригинальнымъ твореніемъ: въ ней виденъ разбираемый писатель, въ ней виденъ еще болфе самъ разбирающій. Критика, начертанная талантомъ, переживаеть эфемерность журнальнаго существованія. Для исторіи литературы она неоцънима. Наша словесность молода. Корифеевъ ея было немного; но для критика мыслящаго она представляетъ цълое поле, работу на цълые годы. Писатели наши отлились совершенно въ особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражанія, они заключають въ себь чисто - русскіе элементы: и подражаніе наше носить совершенно сіверообразный характерь, представляеть явленіе, замічательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заключимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы съ текущимъ годомъ болже показалось дъятельности и, при большемъ количествъ журналовъ, явилось бы болье независимости отъ монополіи, а черезъ то болѣе соревнованія у всихъ соотвитствовать своей цили. По крайней мири, замѣтно какое-то утфшительное стремленіе уже и въ томъ, что некоторые журналы съ будущимъ годомъ обещаютъ издаваться съ большимъ противу прежняго раченіемъ. Издатели «Сына Отечества», издатель «Телескона» заговорили объ улучшеніяхъ. Нельзя и сомніваться, чтобы при большемъ стараніи не возможно было сділать большаго. По крайней мфрф, со всфмъ чистосердечіемъ и тенлою молитвою излагаемъ желаніе наше: да наградятся старанія всёхъ и каждаго сторицею, и чъмъ безкорыстиве и добросовъстнье будуть труды его, тымь болье да будеть онь почтень заслуженнымъ вниманіемъ и благодарностью.

## ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ

1836 года.

T.

....Въ самомъ дълъ, куда забросило русскую столицу--на край свъта! Странный народъ русскій: была столица въ Кіевь-здысь слишкомъ тепло, мало холоду; перевхала русская столица въ Москву — нѣтъ, и тутъ мало холода: подавай Богъ Петерочргъ! Зато какая дичь между матушкою и сынкомъ! Что это за виды, что за природа! Воздухъ продернутъ туманомъ; на блёдной, серозеленой землё обгоралые пни, сосны, ельникъ, кочки... Хорошо еще, что стралою летящее шоссе да русскія ноющія и звенящія тройки духомъ пронесутъ мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сихъ поръ русская борода, а онъ уже довкій европеецъ. Какъ раскинулась. какъ расширилась старая Москва! Какъ сдвинулся, какъ вытянулся въ струнку щеголь-Петербургъ! Передъ нимъ со всьхъ сторонъ зеркала: тамъ Нева, тамъ Финскій заливъ. Ему есть куда поглядъться. Какъ только замътитъ онъ на себѣ перышко или пущокъ, ту-жъ минуту его прочь. Москва-старая домостака, печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ разсказъ. не подымаясь съ кресель, о томъ, что делается въ светь; Петербургъ-разбитной малый, никогда не сидитъ дома, всегда одътъ и, охорашиваясь передъ Евроною, раскланивается съ заморскимъ людомъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаетъ печь французскіе хлѣбы, которые назавтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю

ночь то одинъ глазъ его свътится, до другой; Москва ночью вся спить, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на вев четыре стороны, вывзжаеть съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужескаго. Въ Москвъ все невъсты, въ Петербургъ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвътовъ и никакихъ ръзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуеть, если ужъ пошло на моду, то чтобы во всей формѣ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длините; если отвороты фрака велики, то у ней-какъ сарайныя двери. Петербургь—аккуратный человікь, совершенный німець, на все глядить съ расчетомъ и прежде, нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотрить въ карманъ; Москва-русскій дворянинъ и если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ кармант: она не любитъ средины. Въ Москвъ вев журналы, какъ бы учены ни были, но всегда къ концу книжки оканчиваются картинкою модъ; петербургскіе р'вдко прилагаютъ картинки, если же приложатъ, то съ непривычки взглянувшій можетъ перепугаться. Московскіе журналы говорять о Канть, Шеллингь и проч., и проч.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикъ и благонамъренности... Въ Москвъ журналы идутъ на ряду съ въкомъ, но опаздывають книжками; въ Петербургъ журналы нейдуть наравий съ викомъ, но выходять аккуратно, въ положенное время. Въ Москвъ литераторы проживаются, въ Петербургв наживаются. Москва всегда вдеть, завернувшись въ медвѣжью шубу, и большею частію на обѣдъ; Петербургь, въ байковомъ сюртукъ, заложивъ объ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу или «въ должность». Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымется съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляеть до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало. въ девять часовъ спѣшитъ, въ своемъ байковомъ сюртукв, въ присутствіе. Въ Москву та-

щится Русь съ деньгами въ карманв и возвращается налегкь; въ Петербургъ фдутъ люди безденежные и разъвзжаются во вев стороны света съ изряднымъ каниталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ ухабамъ, сбывать и закупать: въ Петербургъ идетъ русскій народъ п'вшкомъ л'втнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливаеть тюки да выоки, на мелкаго продавца и смотреть не хочеть; Петероургъ весь расточился по кусочкамъ, раздълился, разложился на лавочки п магазины и ловить мелкихъ нокунщиковъ. Москва говорить: «коли нужно покупщику—сыщеть»; Петербургь суеть вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ «Ренскимъ погребомъ» и ставитъ извозчичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядить на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москвабольшой гостиный дворь; Иетербургь—свытый магазинь. Москва нужна для Россіи, для Петероурга нужна Россія. Въ Москвъ ръдко встрътишь гербовую ичговицу на фракъ; въ Петербургъ нътъ фрака безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургь любить подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умфетъ говорить по-русски. Въ Петербургф, на Невскомъ проспектъ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что делается смешно; на гуляньяхъ въ Москве всегда понадется, въ самой серединв модной толны, какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи. Сказаль бы еще кое-что, но-

«Дистанція огромнаго размѣра!...»

## II.

Трудно схватить общее выраженіе Петербурга. Есть чтото похожее на европейско-американскую колонію: такъ же мало коренцой національности и такъ же много пностраннаго смѣшенія, еще не слившагося въ плотную массу. Сколько въ немъ разныхъ націй, столько и разныхъ слоевъ обществъ. Эти общества совершенно отдѣльны: аристократы, служащіе чиновники, ремесленники, англичане, нѣмцы, купцы—всѣ составляютъ совершенно отдѣльные круги, рѣдко сливающіеся между собою, больше живущіе, веселящіеся невидимо для другихъ.

И каждый изъ этихъ классовъ, если присмотръться ближе, составленъ изъ множества другихъ маленькихъ кружковъ, тоже неслитыхъ между собой. Напримѣръ, возьмите чиновниковъ. Молоденькіе номощники сталоначальниковъ составляють свой кругь, въ который ни за что не опустится начальникъ отделенія. Столоначальникъ, съ своей стороны, подымаетъ свою прическу и всколько повыше въ присутствіи канцелярского чиновника. Нфицы-мастеровые и нфицы служащіе тоже составляють два отдільные круга. Учителя составляють свой кругь, актеры свой кругь; даже литераторъ, являющійся до сихъ поръ двусмысленнымъ и сомнительнымъ лицомъ, стоитъ совершенно отдъльно. Словомъ, какъ будто бы прівхаль въ трактиръ огромный дилижансь, въ которомъ каждый пассажиръ сидёлъ во всю дорогу закрывшись и вошель въ общую залу потому только, что не было другого мъста. Понытка на заведение публичныхъ обществъ досель не имъетъ успъха. Въ клубъ петербургскій житель идеть для того только, чтобы пообъдать, а не провесть время. Что Петербургъ не сдёлался до сихъ поръ гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихія русскаго человека, до сихъ поръ глядящая оригинальностію даже въ вѣчной шлифовкѣ съ иностранцами. Чтобы говорить о каждомъ изъ этихъ круговъ и заметить и изнь, текущую между нихъ съ ея веселостями, наслажденіями, надеждами, печалями, нужно быть однимъ изъ тѣхъ, которые вовсе ничего не пишутъ, потому что у этихъ господъ, въ награду за ихъ діятельность, рішительно ність времени. Итакъ, мимо балы и вечеринки! Обращусь къ тъмъ увеселеніямъ, послів которыхъ доліве остается восноминаніе и

которыя пріемлются всіми классами. Театръ, концертьвоть тѣ пункты. гдѣ сталкиваются классы нетербургскихъ обществъ и имфютъ время вдоволь насмотрфться другъ на друга. Балетъ и опера—царь и царица петербургскаго театра. Они явились блестящье, шумные, восторженные прежнихъ годовъ, и упоенные зрители позабыли, что существуетъ величавая трагедія. вдыхающая невольно высокія ощущенія въ согласныя сердца сей безмолвно слушающей толны; что есть комедія, вѣрный списокъ общества, движущагося предъ нами, комедія, строго обдуманная, производящая глубокостью своей пронін смѣхъ. —не тотъ смѣхъ, который порождается легкими виечатлѣніями, бѣглою остротою, каламбуромъ, не тотъ также смѣхъ, который движеть грубою толною общества, для котораго нужны конвульсін и каррикатурныя гримасы природы, но тотъ электрическій, живительный смъхъ, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо отъ души, пораженной ослѣпительнымъ блескомъ ума, рождается изъ спокойнаго наслажденія и производится только высокимъ умомъ. Зрители правы. что были упоены балетомъ и оперой... На драматической сценъ являлись мелодрама и водевиль, заъзжіе гости, которые были хозяевами во французскомъ театрѣ, а на русскомъ играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русскіе актеры нісколько странны, когда представляють маркизовь, виконтовь и бароновь, какъ, вероятно, были бы смѣшны французы, вздумавъ поддѣлаться подъ русскихъ мужиковъ; а сцены баловъ, вечеровъ и модныхъ раутовъ являющихся въ русскихъ пьесахъ-каковы онв? А водевили?.. Давно уже пролъзли водевили на русскую сцену, твшатъ народъ средней руки, благо смвиливъ. Кто бы могъ думать, что водевиль будеть не только переводный на русской сценъ, но даже и оригинальный? Русскій водевиль! право, немножко странно-странно потому, что эта легкая, безцватная игрушка могла родиться только у французовъ, націн, не имфющей въ характерф своемъ глубокой, неподвижной физіогномін; но когда русскій, еще нѣсколько суровый, тяжелый характеръ заставляють вертёться нетиметромъ... мнё такъ и представляется, что нашъ тучный и смётливый купецъ съ широкою бородою, не знавши на ногѣ своей ничего другого, кромѣ тяжелаго сапога, надёлъ вмѣсто него узенькій башмачокъ и чулки à jour, а другую ногу свою оставилъ просто въ сапогѣ и сталъ такимъ образомъ въ первую пару во французскомъ кадрилѣ.

Уже льтъ нять, какъ мелодрамы и водевили завладъли театрами всего свъта. Какое обезьянство! Даже нъмцы-ну, кто бы могъ подумать, что німцы, этотъ основательный, этотъ склонный къ глубокому эстетическому наслажденію народъ, — нѣмцы теперь играють и пишутъ водевили, передълываютъ и клеятъ надутыя и холодыя мелодрамы! И пусть бы еще повътріе это занесено было могуществомъ мановенія генія! Когда весь міръ ладиль подъ лиру Байрона, это не было смѣшно; въ этомъ стремленіи было даже что-то утъщительное. Но Дюма, Дюканжъ и другіе стали всемірными законодателями!.. Клянусь, XIX вѣкъ будетъ стыдиться за эти пять лѣтъ. О, Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ общирно и въ такой полнот развивалъ свои характеры, такъ глубоко слёдиль всё тёни ихъ, ты, строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шиллеръ, въ такомъ поэтическомъ свътъ выказавшій достоинство человіка! взгляните, что ділается послі васъ на нашей сцень; посмотрите, какое странное чудовище, подъ видомъ мелодрамы, забралось между насъ! Гдв же жизнь наша? гдё мы со всёми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ея видъли мы въ нашей мелодрамъ! Но лжетъ самымъ безсовъстнымъ образомъ наша мелодрама...

Непостижимое явленіе: то, что вседневно окружаеть нась, что неразлучно съ нами, что обыкновенно, то можеть замівчать одинь только глубокій, великій, необыкновенный таланть. Но то, что случается різдко, что составляеть исключенія, что останавливаеть нась своимь безобразіемь, нестройностью среди стройности, за то схватывается обівми

руками посредственность. И вотъ жизнь глубокаго таланта течетъ во всемъ своемъ разливъ, со всею стройностью, чистая какъ зеркало, отражая съ одинаковою ясностью и темныя, и свътлыя облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни яснаго, ни темнаго.

Странное сдёлалось сюжетомъ нынёшней драмы. Все дёле въ томъ, чтобы разсказать какое-нибудь происшествіе, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убійство, пожары, самыя дикія страсти, которыхъ нётъ и въ поминё въ теперешнихъ обществахъ Какъ будто въ наши европейскіе фраки переодълись сыны палящей Африки! Палачи, яды-эффектъ, въчный эффектъ. и ни одно лицо не возбуждаетъ никакого участія! Никогда еще не выходилъ изъ театра зритель растроганный, въ слезахъ; напротивъ того, въ какомъ-то тревожномъ состоянін торопливо садился онъ въ карету и долго не могъ собрать и сообразить своихъ мыслей. И среди нашего утонченнаго. образованнаго общества такой родъ зрѣлища! Невольно передвигаются передъ глазами тъ кровавыя ристалища, на которыя собирался смотрёть весь Римъ въ эпоху величайшаго владычества своего и притупленнаго пресыщенія. Но. слава Богу, мы еще не римляне и не на закать существованія, но только на зар'в его! Если собрать всё мелодрамы, какія были даны въ наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, въ которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или, лучие — календарь, въ которомъ записаны, съ календарною холодностью, веф странныя происшествія, гдѣ противъ каждаго числа выставлено: сегодня было въ такомъ-то мфстф такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы такимъ-то разбойникамъ и зажигателямъ; такой-то ремесленникъ заразалъ тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, въ какомъ странномъ недоумъніи будеть потомокъ нашъ, вздумающій искать нашего общества въ нашихъ мелодрамахъ.

Не удивительно, что балетъ и опера утѣшительнѣе и служатъ отдохновеніемъ: въ нихъ наслажденіе спокойно. —

Опера принимается у насъ очень жадно. До сихъ поръ не прошель тотъ энтузіазмъ, съ какимъ бросился весь Петербургъ на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адскимъ наслажденіемъ, музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лѣтъ передъ симъ равнодушно глядѣла публика, «Семирамида» въ нынѣшнее время, когда музыка Россини почти анахронизмъ, приводитъ въ совершенный восторгъ ту же самую публику. Объ энтузіазмѣ, произведенномъ оперою «Жизнь за Царя», и говорить нечего: опъ понятенъ и извѣстенъ уже цѣлой Россіи. Объ этой оперѣ надобно говорить много, пли ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыкъ, ни о пъніи. Мнъ кажется, что всё музыкальные трактаты и редензіи должны быть скучны для самихъ музыкантовъ: въ музыкъ огромнъйшая часть ея невыразима и безотчетна. Музыкальныя страсти — не житейскія страсти; музыка иногда только выражаетъ, или, лучше сказать, поддълывается подъ голосъ нашихъ страстей, для того, чтобы, опершись на нихъ, устремиться брызжущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей въ другую сферу. Замъчу только, что меломанія болье и болъе распространяется. Люди такіе, которыхъ никто не подозрѣвалъ въ музыкальномъ образѣ мыслей, сидятъ неотлучно въ «Жизни за Царя». «Роберть», «Нормъ», «Фенеллѣ» и «Семпрамидѣ». Оперы даются почти два раза каждую недьлю, выдерживають несчетное множество представленій, и все-таки иногда трудно достать билеть. Ужь не наша ли славянская итвучая природа такъ дъйствуетъ? И не есть ли это возврать къ нашей старинв послв нутешествія по чужой земль европейскаго просвыщенія, гдь около насъ говорили все непонятнымъ языкомъ и мелькали все незнакомые люди, — возврать на русской тройкъ, съ заливающимся колокольчикомъ, съ которымъ мы, привставъ на бъту и номахивая шляной, говоримъ: «Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить изъ нашихъ національныхъ мотивовъ! Покажите миѣ народъ, у котораго бы больше

было пъсенъ. Наша Украйна звенитъ пъснями. По Волгъ, отъ верховья до моря, на всей вереницъ влекущихся барокъ заливаются бурлацкія ифени. Подъ ифени рубятся изъ сосновыхъ бревенъ избы по всей Руси. Подъ ивсии мечутся изъ рукъ въ руки кириичи, и какъ грибы вырастають города. Подъ пъсни бабъ пеленается, женится и хоронится русскій челов'якъ. Все дорожное, дворянство и недворянство. летитъ подъ пѣсни ямщиковъ. У Чернаго моря безбородый, смуглый, съ смолистыми усами козакъ, заряжая инщаль свою, поеть старинную ивсню; а тамъ, на другомъ концъ, верхомъ на плывущей льдинъ, русскій промышленникъ бъетъ острогой кита, затягивая пѣсню. У насъ ли не изъ чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Онъ счастливо умълъ слить въ своемъ твореніи двѣ славянскія музыки; слышишь, гдѣ говорить русскій и гдв полякь: у одного дышить раздольный мотивъ русской пъсни, у другого опрометчивый мотивъ польской мазурки.

Петербургскіе балеты блестять. Кстати о балетахъ вообще. Постановка балетовъ въ Парижѣ, Петербургѣ и Берлинъ ушла очень далеко; но надо замътить, что совершенствуется въ нихъ только богатство костюмовъ и богатство декорацій; самая же сущность балета, изобрѣтеніе его, нейдетъ въ рядъ съ его постановкой: балетные композиторы очень мало новаго показывають въ танцахъ. До сихъ поръ мало характерности. Иосмотрите, народные танцы являются въ разныхъ углахъ міра: ненанецъ пляшеть не такъ, какъ швейцарецъ, шотландецъ, какъ теньеровскій німецъ, русскій не такъ, какъ французъ, какъ азіатецъ. Даже въ провинціяхъ одного и того же государства изміняется танець. Стверный руссъ не такъ иляшетъ, какъ малороссіянинъ, какъ славянинъ южный, какъ полякъ, какъ финнъ: у одного танецъ говорящій, у другого безчувственный; у одного бізшеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкій, воздушный. Откуда родилось такое разнообразіе танцевъ? Оно родилось изъ-

характера народа, его жизни и образа занятій. Народъ; проведшій горделивую и бранную жизнь, выражаеть ту же гордость въ своемъ танцъ; у народа безпечнаго и вольнаго та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются въ танцахъ; народъ климата пламеннаго оставилъ въ своемъ національномъ танцѣ ту же нѣгу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостью, творецъ балета можетъ брать изъ нихъ, сколько хочетъ, для опредфленія характеровъ пляшущихъ своихъ героевъ. Само собою разумфется, что, схвативши въ нихъ первую стихію, онъ можетъ развить ее и улетъть несравненно выше своего оригинала, какъ музыкальный геній изъ простой, услышанной на улицъ, пъсни создаетъ цълую поэму. По крайней мфрф, танцы будуть имфть тогда болфе смысла, и такимъ образомъ можетъ болъе образнообразиться этотъ легкій, воздушный и пламенный языкъ, досель еще ньсколько стъсненный и сжатый.

Петербургъ-большой охотникъ до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту въ свъжее морозное утро, во время котораго небо золотисто-розоваго цвѣта перемежается сквозными облаками подымающагося изътрубъ дыма, зайдите въ это время въ сви Александринскаго театра: вы будете поражены упорнымъ терпъніемъ, съ которымъ собравшійся народъ осаждаеть грудью раздавателя билетовъ, высовывающаго одну руку свою изъ окошка. Сколько толнится тамъ лакеевъ всякаго рода, начиная отъ того, который пришель въ строй шинели и въ шелковомъ цвътномъ галстукъ, но безъ шапки, до того, у котораго, трехъэтажный воротникъ ливрейной шинели похожъ на пеструю суконную бабочку для вытиранія перьевъ. Тутъ протираются и ть чиновники, которымъ чистять сапоги кухарки и которымъ некого послать за билетомъ. Тутъ увидите, какъ прямо-русскій герой, потерявъ, наконецъ, терпівніе, доходить, къ необыкновенному изумленію, по плечамъ всей толпы къ окошку и получаетъ билетъ. Тогда только вы узнаете, въ какой степени видна у насъ любовь

къ театру. И что же дается на нашихъ театрахъ? — какіянибудь мелодрамы и водевили!... Сердитъ я на мелодрамы и водевили.

Положение русскихъ актеровъ жалко. Передъ ними тренещеть и кинить свъжее народонаселение, а имъ даютъ лица, которыхъ они и въ глаза не видали. Что имъ дълать съ этими странными героями, которые ни французы, ни нвицы, но какіе-то взбалмонные люди, не имвющіе рвшительно никакой опредъленной страсти и резкой физіономіи? гдъ выклзаться? на чемъ развиться таланту? Ради Бога. дайте намъ русскихъ характеровъ, насъ самихъ дайте намъ. нашихъ плутовъ, нашихъ чудаковъ! на сцену ихъ, на смѣхъ всемъ! Смехъ-великое дело: онъ не отнимаетъ ни жизни. ни имфнія, но передъ нимъ виновный — какъ связанный заяцъ... Мы такъ пригляделись къ французскимъ безцвътнымъ пьесамъ, что намъ уже боязливо впдъть свое. Если намъ представятъ какой-нибудь живой характеръ, то мы уже думаемъ, не личность ли это, потому что представлясмое лицо совстви не похоже на какого-пибудь пейзана. театральнаго тирана, риемоплета, судью и тому подобныя обношенныя лица, которыхъ таскаютъ беззубые авторы въ свои пьесы, какъ таскаютъ на сцену въчныхъ фигурантовъ, отилясывающихъ предъ зрителями, съ тою же улыбкою, свое лихо вытверженное, въ продолжение сорока лътъ, на. Если, напримъръ, сказать, что въ одномъ городъ одинъ надворный совытникъ нетрезваго поведенія, то всь надворные совътники обидятся, а иной, совершенно другой совътникъ, даже скажеть: «Какъ же это? у меня есть родственникъ надворный совътникъ, прекрасный человькъ! Какъ же можно сказать, что есть надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія!» Какъ будто одинъ можетъ порочить все сословіе! И такая раздражительность у насъ рашительно распространена на всѣ классы. Иужны ли примѣры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только вфрное изображение характеровъ, не въ общихъ вытверженныхъ чертахъ, но въ ихъ національно-вылившейся формѣ, пора-

жающей насъ живостью, такъ что мы говоримъ: «Да это, кажется, знакомый человъкъ», — только такое изображеніе приносить существенную пользу. Изъ театра мы сдѣлали игрушку въ родѣ тѣхъ побрякушекъ, которыми заманивають лѣтей, позабывши, что это такая кафедра, съ которой читается разомъ цѣлой толиѣ живой урокъ, гдѣ, при торжественномъ блескѣ освѣщенія, при громѣ музыки, при единодушномъ смѣхѣ, показывается знакомый, прячущійся порокъ и, при тайномъ голосѣ всеобщаго участія, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театрѣ. Я заговорился о немъ. Его зимній карнаваль замыкаетъ шумная недѣля Петербурга, когда онъ одною половиною своего народонаселенія летаетъ на качеляхъ, мчится какъ вихорь съ ледяныхъ горъ, а другою превращается въ длинную цѣпь каретъ и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днемъ, и вечеромъ, и вся Адмиралтейская площадь засѣяна скорлупами орѣховъ...

Спокоенъ и грозенъ Великій постъ. Кажется, слышенъ голосъ: «Стой, христіанинъ; оглянись на жизнь свою». На улицахъ пусто. Каретъ нѣтъ. Ръ лицѣ прохожаго видно размышленіе. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнѣе, обдуманнѣе потекутъ мои мысли. Весь пустой и ничтожный народъ, вѣрно, пролежитъ заспанный и утомленный и позабудетъ зайти потревожить меня пошлымъ разговоромъ о вистѣ, о литературѣ, о наградахъ, о театрѣ.

Постъ въ Петербургѣ есть праздникъ музыкантовъ. Въ это время они съѣзжаются изъ разныхъ сторонъ Европы. Огромный концертъ въ пользу инвалидовъ всегда бываетъ величественъ: четыреста музыкантовъ! это что-то могущественное. Когда согласный ропотъ четырехсотъ звуковъ раздается подъ дрожащими сводами, тогда, мнѣ кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновеннымъ содроганіемъ.

Въ продолжение поста въ нетербургскую атмосферу заглядываетъ солнце. Западная сторона съ моря дѣлается

яснѣе. Сѣверъ глядитъ съ меньшею суровостью изъ своей Выборгской стороны. Экинажи чаще останавливаются на улицѣ и высаживаютъ на тротуаръ гуляющихъ. Съ 1836 года Невскій проспектъ, этотъ шумный, вѣчно шевелящійся, хлопотливый и толкающій Невскій проспектъ, упалъ совершенно: гулянье перенесено на Англійскую набережную. Покойный императоръ любилъ Англійскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, замѣтилъ я, что она немного коротка. Но гуляющіе все въ выпгрышѣ, потому что половину Невскаго проспекта всегда почти занималъ народъ мастеровой и должностной, и оттого на немъ можно было получить толчокъ цѣлою третью больше, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ...

Къ чему такъ быстро летитъ ничъмъ незамънимое наше время? Кто его кличетъ къ себъ? Великій постъ какой спокойный, какой уединенный его отрывокъ! Чего нельзя сдёлать въ эти семь недёль? Теперь, наконець, займусь я основательно трудомъ своимъ. Теперь совершу я, наконецъ, то, чего не дали совершить мнв шумъ и всеобщее волненіе. Но вотъ уже на исход' первая неділя; не успъль начать я, уже летить за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка въ Гостиномъ дворъ, и цълая галлерея вербъ съ восковыми фруктами и цвътами зацвѣла подъ темными его арками. Когда я проходилъ мимо этой пестрой аллеи, подъ танью которой были навалены топорныя дётскія игрушки, мнё сдёлалось досадно. Я сердился и на краснощекихъ нянекъ, шатавшихся толпами, и на дътей, радостно останавливавшихся передъ кучами пріятнаго для нихъ сора, и на черномазаго, приземистаго и усатаго грека, титуловавшаго себя молдаванскимъ кондитеромъ, съ его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшія на столикахъ сапожныя щетки, оловянныя обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькія зеркальца мий казались противны. Народъ все такъ же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лицъ его; съ тъмъ же любопытствомъ глядить онъ, съ какимъ глядълъ и годъ тому назадъ, два и три, и нѣсколько лѣтъ; — а я, и каждый человѣкъ изъ этого народа уже не тотъ: уже другія въ немъ чувства, нежели были за годъ предъ симъ; уже суровѣе мысли его; менѣе улыбается на устахъ душа его, и что-нибудь да отпадаетъ съ каждымъ днемъ отъ прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные вътрами, усивли истаять почти до вскрытія, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои ночти въ одно время. Столица вдругъ измѣнилась. И шпицъ Петропавловской колокольни, и крипость, и Васильевскій островъ, и Выборгская сторона, и Англійская набережная все получило картинный видъ. Дымясь влетѣлъ первый, пароходъ. Первыя лодки съ чиновниками, солдатами, старухами-няньками, англійскими конторщиками понеслись съ Васильевскаго и на Васильевскій. Давно не помню я такой тихой и свътлой погоды. Когда взощелъ я на Адмиралтейскій бульваръ, — это было наканунь Свытлаго Воскресенія вечеромъ, — когда Адмиралтейскимъ бульваромъ достигъ я пристани, передъ которою блестять двѣ яшмовыя вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвѣтъ неба дымился съ Выборгской стороны голубымъ туманомъ, строенія стороны Петербургской оділись почти лиловымъ цвътомъ, скрывшимъ ихъ неказистую наружность, когда церкви, у которыхъ туманъ одноцветнымъ покровомъ своимъ скрылъ вев выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой матеріи, и въ этой лилово-голубой мгль блестыть одинь только шпиць Петропавловской колокольни, отражаясь въ безконечномъ зеркалъ Невы, - мнъ казалось, будто я быль не въ Петербургъ: мнъ казалось, будто я перевхаль въ какой-нибудь другой городь, гдв уже я бываль, гдв все знаю, и гдв то, чего нвть въ Петербургъ... Вонъ и знакомый гребецъ, съ которымъ я не видался болье полугода, болтается со своимъ яликомъ у берега, и знакомыя раздаются річи, и вода, и літо, которыхъ не было въ Петербургѣ.

Сильно люблю весну. Даже здёсь, на этомъ дикомъ Сё-

верв, она моя. Мив кажется, никто въ мірв не любить ее такъ, какъ я. Съ нею приходить ко мив моя юность; съ ней мое прошедшее болве чвмъ воспоминаніе: оно передъ монии глазами и готово брызнуть слезою изъ моихъ глазъ. Я такъ былъ упоенъ ясными, свътлыми днями Христова Воскресенія, что не замвчаль вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской илощади. Видвлъ только издали, какъ качели уносили на воздухъ какого-то молодца, сидввшаго объ руку съ какой-то дамой въ щегольской илянкв; мелькнула въ глаза выввска на угольномъ балаганв, на которомъ нарисованъ былъ пребольшой рыжій чортъ съ топоромъ въ рукв. Больше я ничего не видвлъ.

Свътлымъ Воскресеніемъ, кажется, какъ будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видимъ на улицъ, укладывается въ дорогу. Спектакли, балы после Светлаго Воскресенія — больше ничего, какъ оставшіеся хвосты отъ тъхъ, которые были передъ Великимъ постомъ или. лучше сказать, гости, которые расходятся позже другихъ и проговаривають у камина еще нфсколько словь, прикрывая одною рукою завающій роть свой. Города весь высущился. тротуары сухи. Петербургскіе джентльмены, въ однихъ сюртучкахъ, съ разными налками; вмфсто громоздкой кареты. несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются лениве. Уже въ окна магазиновъ, вместо шерстяныхъ чулковъ, глядять кое-гдв летнія фуражки и хлыстики. Словомъ, Петербургъ, во весь априль мисяцъ, кажется на подлеть. Весело презръть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленыя рощи, въ страны новаго и свъжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концѣ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцарін, или ув'єнчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція... Но стой, мысль моя: еще съ объихъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе дома...

## РЕЦЕНЗІИ,

помъщенныя въ -

# "СОВРЕМЕННИКЪ" А. С. ПУШКИНА.

Исторические афоризмы Михайла Погодина. Москва. Универс. тип. 1836 (8). VIII и 128 стр.

Г. Погодинъ во многихъ отношеніяхъ есть лицо примьчательное въ нашей литературф. Онъ уединенно стоитъ среди писателей нашихъ, не привлекая благорасположенія. большинства. Но изъ всфхъ, посвятившихъ себя исторіи, онь болье всего останавливаеть на себь внимание. Онъ первый у насъ сказалъ. что «Исторія должна изъ всего рода человъческаго сотворить одну единицу, одного человѣка, и представить біографію этого человѣка во всѣхъ степеняхъ его возраста; что многочисленные народы, жившіе и дійствовавшіе въ продолженіе тысячелітій. доставять въ такую біографію, можеть-быть, но одной черть. Черту сію узнають великіе историки». Онь первый говорилъ о великихъ писателяхъ, указавшихъ въ твореніяхъ своихъ на истинное значеніе исторіи. Онъ переводиль изъ нихъ отрывки для своего журнала; наконецъ, онъ многихъ изъ нихъ перевелъ вполнъ, почти не заботясь о томъ, что важность ихъ еще мало у насъ чувствовали. Вотъ реестръ изданныхъ имъ сочиненій:

Изслъдование о Кириллъ и Менодии, Іосифа Добровскаго.

О жилищахъ древнихъ руссовъ, собственное сочинение.

Критическія изследованія, Эверса.

Начертание древней географии, собств. соч.

Лекціи по Герену.

Начертание всеобщей истории, Бетигера.

Введеніе въ исторію для дътей, А. Шлёцера.

Русская исторія для училищь.

Карты Европы, Риттера.

Гецъ фонъ-Берлихингенъ, соч. Гёте.

Мароа Посадница, драма.

Димитрій Самозванець, исторія въ лицахъ.

Славянская грамматика, Добровскаго, переведенная вмѣстѣ съ г. Шевыревымъ.

Кромѣ того издавалъ онъ:

Московскій Въстникъ за 1827, 1828. 1829 и 1830 г. Уранію, альманахъ на 1826.

Въ его историческихъ критикахъ видно много ума, обдуманная умфренность, иногда юношескій порывъ вследъ за собственною мыслію.

Изданная нынѣ книжка заключаетъ отдѣльныя мысли и замѣчанія, записанныя имъ въ разное время. Эти мысли помѣщены безъ всякаго порядка; выражены не всегда ясно. Но въ нихъ ощутительно стремленіе къ общимъ идеямъ. Границы, имъ начертанныя для исторіи, обширны. Онъ заключаетъ ее не въ однихъ явленіяхъ политическихъ; онъ видитъ ее въ торговлѣ, въ литературѣ, въ религіи, въ художественномъ развитіи, во всѣхъ многообразныхъ явленіяхъ, въ какихъ оказывается человѣчество. Вотъ его мысли объ исторіи вообще:

«Каждый человѣкъ дѣйствуетъ для сео́я, по своему плану, а выходитъ оо́щее дѣйствіе, исполняется другой высшій планъ, и изъ суровыхъ, тонкихъ, гнилыхъ нитей біографическихъ сплетается каменная ткань исторіи».

«Исторія для насъ есть поэма на иностранномъ языкѣ, котораго мы не понимаемъ, и только примѣчаемъ значеніе нѣкоторыхъ словъ, много-много энизодовъ. А сколько мѣстъ искаженныхъ въ нашей рукописи отъ невѣжества, ограниченности переписчиковъ! Исторію надо возстановлять (restaurare), какъ статую, найденную въ развалинахъ Аоинъ, какъ текстъ Виргиліевъ въ монастырскомъ спискѣ».

«Представьте себѣ (я требую возможнаго только въ во-

ображеніи), что человѣкъ, не имфющій понятія о музыкѣ, но одаренный отъ природы всеми способностями, чтобъ чувствовать и понимать ее, получаеть партитуру какойнибудь огромной ораторін и всё музыкальные инструменты, на коихъ она можетъ быть разыграна, съ голымъ известіемь, что условными знаками, имъ видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данныхъ инструментахъ. Онъ хочетъ по симъ двумъ даннымъ представить себв исполнение (exécution) сего великаго музыкальнаго произведенія. Ему должно, во-первыхъ, пспытать вев инструменты и узнать вев ихъ возможные звуки, перем'тить ихъ и привести въ порядокъ свои новыя ноты, отыскать посредствомъ соображеній, опытовъ, отношение своихъ нотъ къ даннымъ (какъ бы посредствомъ фальшиваго ариометического правила), узнать такимъ образомъ, какой звукъ и на какомъ инструментъ тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуры по частямъ и проч., и проч. Сколько усилій ума потребно, чтобы попасть на сін средства, сколько потребно труда, чтобы воснользоваться сими средствами! Цёлыя покольнія пройдуть, пока, наконець, внуку внуковъ удастся достигнуть отдаленной цъли прародителя и насладиться божественною гармонісю».

«Трудивишая задача задается историку: опъ самъ должень ловить всв звуки (летописи, Несторы, Григоріи Турскіе), отличить фальшивые отъ вёрныхъ (историческая критика, Шлёцеры, Круги), незначительные отъ важныхъ, сложить въ одну кучу (исторія, собранія деяній, Роллени), разобрать сін кучи по родамъ исторіи (частныя исторіи религіи, торговли, Герены), провидеть, что въ сей кучю и кучахъ должна быть система, какой-пибудь порядокъ, гармонія (Шлёцеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно а ргіогі (Шеллинги), делать опыты, какъ найти сію систему (Асты, Штуцманы), накопецъ, найти ее и прочесть исторію такъ, какъ глухой Ветховенъ чаталъ партитуры».

Въ имперін византійской г. Погодинъ видитъ продолженіе исторіи древней Греціи. Геній Платона, Аристотеля воскресаетъ въ Іоаннъ Златоустъ и Григоріи Назіанзинъ.

Францію онъ полагаеть родинкомъ всего общественнаго, гражданскаго и политическаго. — землей, гдв совершается въчный опыть. Подведенныя въ подтверждение события доказывають большую наблюдательность. У франковъ, говоритъ онъ, прежде всего была принята христіанская католическая религія и раньше сділалась государственною; у франковъ прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франкъ Карлъ Великій первый возвысиль папу; отозвавши папу въ Авиньонъ. Франція была отчасти виною его паденія; во Франціи были первыя попытки противъ наиской власти (альбійцы); рыцарство развилось блистательние во Франціи; крестовый походь быль подвинуть французомь, аміенскимь пустынникомь; разрушенный феодализмъ прежде всего организовался въ самодержавіе во Францін; постоянныя войска начались во Францін; постоянные налоги и королевскій судь во Францін; идея о равновітсій истекла изъ войнъ итальянскихъ, порожденныхъ Франціей: учрежденіе посольствъ, политическіе журналы, кофейные домы, энциклопедія. языкъ, мода, карты-все родилось во Франціи. Общественное митніе нигдт такъ не сильно, какъ во Франціи; Франція остановила революціи своимъ ужаснымъ примъромъ: виною нынфинато тфенаго соединенія европейскихъ державъ между собою есть Франція и ся Паполеонъ.

Многіе афоризмы суть только солиженія сходныхъ и противоположныхъ происшествій, совершившихся въ разшыхъ углахъ міра или на одной и той же землѣ; солиженіе отдаленной, почти сокровенной причины съ ея колоссальными слѣдствіями, отозвавшимися чрезъ нѣсколько вѣковъ, всегда разительно. Другіе афоризмы суть только вопросы на вопросы. Вездѣ видишь человѣка, обладаемаго величіемъ своего предмета. Это благоговѣйтое изумленіе дышитъ на каждой страницѣ. Иногда, по-

раженный безконечностью науки, онъ какъ будто чувствуеть безсиліе духа и восклицаеть: «какъ мудрено распознать, отъ чего что происходитъ, что къ чему клонится! Какъ переплетаются причины и слѣдствія! Повторяю вопросъ: можно ли представить исторію? Гдѣ формы для нея? Исторію вполнѣ можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и разсиянно взглянеть на эту книгу и, отыскавъ двв-три незначительныя мысли, дурно выраженныя, можетъ-быть, посмвется надъ нею съ двтскимъ легкомысліемъ; но читатель, въ душв котораго горитъ иламень любви къ наукв, а мысль постигаетъ глубокое значеніе ея, прочтетъ эти страницы съ соучастіемъ, прочикнется благодарностью за оживленныя въ душв его размышленія, и скажетъ: этотъ человвкъ видвлъ и чувствоваль въ исторіи то, что не всякому дано видвть и чувствовать.

Плаваніе по Бълому морю въ Соловецкій монастырь, сочиненіе Я. Озерецковскаго. С.-П-бургъ, 1836, вътип. Н. Греча, въ 12 д. л., 54 стр.

Нѣсколько занимательныхъ замѣчаній о сѣверной природѣ. Желательно было бы слышать болѣе о семъ угрюмомъ и знаменитомъ въ нашихъ лѣтописяхъ монастырѣ, гдѣ древле томились въ заточеніи наши опальные патріархи и святители.

Походныя записки артиллериста, съ 1812 по 1816 г., артиллеріи полковника И. Р... Москва, 1835—1836 г., въ 8 д. Четыре части. Стр. 296—348—354—375.

Когда возвратились наши войска изъ славнаго путешествія въ Парижъ, каждый офицеръ принесъ запасъ воспоминаній. Ихъ разсказы всё безъ исключенія были занимательны; все наблюдаемо было свёжими и любопытными чувствами новичка; даже постой русскаго офицера на нёмецкой квартирѣ составлялъ уже романъ. Донынѣ, ссли бывшій въ Парижѣ офицеръ, уже ветеранъ, уже во фракѣ, уже съ просѣдью на головѣ, станетъ разсказывать о прошедшихъ походахъ, то около него собирается лю-

больтный кружокъ. По ин одинъ изъ нашихъ офицеровъ до сихъ поръ не вздумалъ записать свои разсказы въ той петинѣ и простотѣ, въ какой они изливаются изустно. То, что случалось съ ними, какъ съ людьми частными, почитлють они слишкомъ неважнымъ, и очень ошибаются. Ихъ простые разсказы иногда вносятъ такую черту въ исторію, какой нигдѣ не дороешься. Возьмите, напримѣръ, эту книгу: она не отличается блестящимъ слогомъ и замашками опытнаго писателя; но все въ ней живо и вездѣ слышенъ очевидецъ. Ее прочтутъ и тѣ, которые читаютъ только для развлеченія, и тѣ, которые изъ книгъ извлекаютъ новое богатство для ума.

Письма леди Рондо, супруги англійскаго министра при россійскомъ двор'в въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Перевелъ съ англійскаго М. К. С.-П-бургъ, въ тип. III отділенія Собственной Е. И. В. канцеляріи, 1836, въ 8, стр. 128.

Книжка замвчательная. Леди Рондо пишеть къ пріятельницѣ своей о себѣ, о своихъ чувствахъ, о томъ, что занимательно для нея одной, не мимоходомъ задвваетъ и исторію. Нѣсколько оѣглыхъ словъ о Петръ II, объ императрицѣ Аннъ Іоанновиъ, о Биронѣ, прибавляютъ новыя черты къ ихъ портретамъ.

Путешествие вокругъ свъта, составленное изъ путешествій и открытій Магеллана, Гасмана, Дампьера, Ансона, Байрона, Валліса, Картере, Бугеньвиля, Кука, Ланеруза, Блейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Нартера, Коцебу, Фрейсине, Беллинсгаузена, Галля, Деперре, Польдинга, Бичи, Дюмонъ-Дюрвиля, Литке, Диллона, Ланласа, Мореля и пр., издано нодъ руководствомъ Дюмонъ-Дюрвиля, капитана французскаго королевскаго флота, съ картами и многочи сленнымъ собраніемъ изображеній, гравированныхъ па мѣди, съ рисунковъ извъстнаго г. Сенсона, рисовальщика, совершивнаго иутешествіс съ Дюмонъ-Дюрвилемъ. Изданіе А. Плюшара. Часть первая, С.-П-бургъ, 1836, въ тип. А. Плюшара, въ 4.

Есть кинги, иншущіяся для того общества, которое нужно, какъ детей, заохочивать и принуждать къ чтению. Въ этомъ случав безкорыстиве двиствовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантроніей, составляють общества для распространенія иравственности, воздержанія и проч., издають и распускають по свъту безденежно, или по чрезвычайно низкой цень. множество полезныхъ книгъ для народа. Что изобратетъ англичанинъ, то углубитъ, расширитъ и разнесетъ но всему свъту французъ. Едва появилось во Франціи одно дешевое изданіе, какъ уже на другой годъ нахлынуль нотонъ дешевыхъ изданій. Еще не усибеть Европа получить одно, какъ является другое. Къ числу множества такихъ изданій принадлежить и вышеозначенное. Оно замфчательнье другихъ потому, что полезнье. Это сводъ всёхъ путешествій, изображеніе всего міра въ его нынъшнемъ географическомъ, статистическомъ и физическомъ состоянін, словомъ, книга, болье всего находящая себъ читателей, потому что путешествие и разсказы путешествій болье всего дійствують на развивающійся умь. Свъдънія, принесенныя новъйшими путешественниками, въ этой книге вложены въ уста одного. Быть-можеть, слишкомъ взыскательному читателю станетъ досадно при мысли, что все это разсказываеть ему человъкъ не существующій: свіжесть впечатліній, сохраняемыхъ очевидцемъ, ничъмъ незамънима. Языкъ перевода ясенъ и живъ. Картинки очень хороши. Въ мфсяцъ выходитъ довольно большая тетрадь въ 4, нечатанная въ два столбца. Въ Москвъ это же самое сочинение пачалъ нереводить г. Полевой. Онъ выдаль уже одинъ томъ; если выйдуть остальные иять, то и его издание будеть де-

Атласъ космографіи, изд. Ободовскимъ. СПБ. 1836, въ 2, XVI чертежей.

Атласъ этотъ принадлежитъ къ вышедшей за два года предъ симъ космографіи г. Ободовскаго.

Мое новоселье. Альманахъ на 1836 годъ, В. Крыловскаго. СПБ., въ тип. издателя, 296 стр.

Это альманахъ! Какое странное чувство находитъ, когда глядимъ на него: кажется, какъ будто на крышѣ опустѣлаго дома, гдѣ когда-то было весело и шумно, видимъ передъ собою тощаго мяукающаго кота. Альманахъ! Когдато Дельвигъ издавалъ благоуханный свой альманахъ! Въ немъ цвѣли имена Жуковскаго, князя Вяземскаго, Баратынскаго, Языкова, Плетнева, Туманскаго, Козлова. Теперь все новое, никого не узнаешь: другіе люди, другія лица. Въ оглавленіи, приложенномъ къ началу, стоятъ имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловскаго, Грена; кромѣ того написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаемъ стихи—подобные стихи бывали и въ прежнее время; по крайней мѣрѣ въ нихъ все было ровнѣе, текучѣе, сочинители лепетали вслѣдъ за талантами. Грустно по старымъ временамъ!..

Сорокъ одна повъсть лучшихъ иностранныхъ писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Мока, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и другихъ); изданы Николаемъ Надеждинымъ. Москва, въ типогр. Степанова, 1836, въ 12, двѣнадцать частей, стр. 287—261—259—287—275—276—262—263—227—246—251—236.

Повѣсти, печатанныя въ разныхъ номерахъ «Телескопа». Издатель, выбравъ ихъ оттуда, выпустилъ отдѣльными книжками и хорошо сдѣлалъ. Здѣсь имъ лучше, нежели тамъ. Собравшись вмѣстѣ, онѣ представляютъ дѣйствительно что-то разнообразное. Ихъ развезутъ по первой зимней дорогѣ русскіе разносчики во всѣ отдаленные города и деревни; онѣ пріятно займутъ въ долгіе вечера и ночи нашихъ уѣздныхъ барышень, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели наши самодѣльные романы.



# ночи на виллъ.

#### Ночь 1-я.

Онт были сладки и томительны, эти безсонныя ночи. Онт сидть больной вт креслахть. Я при немть. Сонт не смттъ касаться очей моихть. Онт безмольно и невольно, казалось, уважалть святыню ночного бдтнія. Мит было такть сладко сидтть возліт него, глядтть на него. Уже двт ночи, какты мы говорили другт другу ты. Какть ближе посліт этого онт сталть ко мит! Онть сидть все тотть же кроткій, тихій покорный. Боже! стакою радостью, стакимть бы веселіемть и приняль бы на себя его болтть! И если-бт моя смерть могла возвратить его кт здоровью, стакою готовностью я бы кинулся тогда кт ней!

Я не быль у него эту ночь. Я рёшился, наконець, заснуть ее у себя. О! какъ пошла, какъ подла была эта ночь вмѣстѣ съ моимъ презрѣннымъ сномъ! Я дурно спалъ ее, несмотря на то, что всю недѣлю проводилъ ночи безъ сна. Меня терзали мысли о немъ. Мнѣ онъ представлялся молящій, упрекающій. Я видѣлъ его глазами души. Я поспѣщилъ на другой день поутру и шелъ къ нему, какъ преступникъ. Онъ увидѣлъ меня, лежащій въ постели. Онъ усмѣхнулся тѣмъ же смѣхомъ ангела, которымъ привыкъ усмѣхаться. Онъ далъ мнѣ руку. Пожалъ ее любовно. «Измѣнникъ!» сказалъ онъ мнѣ: «ты измѣнилъ мнѣ».— «Ангелъ мой!» сказалъ я ему: «прости меня. Я страдалъ самъ твоимъ страданіемъ. Я терзался эту ночь. Не спокойствіе былъ мой отдыхъ: прости меня!» Кроткій! онъ по-

жаль мою руку! Какъ я быль полно вознаграждень тогда за страданія, нанесенныя миф моєю глупо проведенною ночью!—«Голова моя тяжела», сказаль онь. Я сталь его обмахивать въткою лавра. «Ахъ! какъ свъжо и хорошо!» говориль онъ. Его слова были тогда... что они были!.. Что бы я даль тогда, какихъ бы благь земныхъ, презранныхъ, этихъ подлыхъ, этихъ гадиихъ благъ... нътъ! о нихъ не стоить говорить! Ты, кому попадутся, -если только попадутся, — въ руки эти нестройныя, слабыя строки, блідныя. выраженія монхъ чувствъ, ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебъ. Ты ноймешь, какъ гадка вся груда сокровищъ и почестей, эта звенящая приманка деревянныхъ куколъ, названныхъ людьми. О, какъ бы тогда весело, съ какою-бъ злостью растонталъ и подавилъ все, что сыплется отъ могучаго скинтра полночнаго царя, если-бъ только зналь, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение, на лицъ его!

«Что ты приготовиль для меня такой дурной май?» сказаль онь мнф, проснувшись, сидя въ креслахъ, услышавъ шумфвшій за стеклами оконь вфтерь, срывавшій благовонія съ цвфтшихъ дикихъ жасминовъ и бфлыхъ акацій и клубившій ихъ вмфстф съ листками розъ.

Въ 10 часовъ я сошелъ къ нему. Я его оставилъ за 3 часа до этого времени, чтобъ отдохнуть немного и приготовить ему, чтобъ доставить какое-нибудь разнообразіе, чтобы мой приходъ потомъ былъ ему пріятнѣе. Я сошелъ къ нему въ 10 часовъ. Онъ уже болѣе часу сидѣлъ одинъ. Гости, бывшіе у него, давно ушли. Онъ сидѣлъ одинъ. Томленіе скуки выражалось на лицѣ его. Онъ меня увидѣлъ. Слегка махнулъ рукой. «Спаситель ты мой!» сказалъ енъ мнѣ. Они еще донынѣ раздаются въ ушахъ моихъ, эти слова. «Ангелъ ты мой! ты скучалъ?» — «О, какъ скучалъ!» отвѣчалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ его въ нлечо. Онъ мнѣ подставилъ свою щеку. Мы поцѣловались; онъ все еще жалъ мою руку.

### Ночь 8-я.

Олъ предпочиталъ свои кресла и то же свое сидячее положение. Въ ту ночь ему докторъ велълъ отдохнуть. Онъ приподнялся неохотно и, оппраясь на мое илечо, шелъ къ своей постели. Душенька мой! Его уставшій взглядъ, его теплый пестрый сюртукъ, медленное движеніе шаговъ его — все это я вижу, все это передо мною. Онъ сказалъ мнѣ на ухо, прислонившись къ плечу и взглянувши на постель: «Теперь я пронавшій человѣкъ». — «Мы всего только полчаса останемся въ постели», сказалъ я ему: «потомъ перейдемъ вновь въ твои кресла». Я глядълъ на тебя, мой милый нѣжный цвѣтъ! Во все то время, какъ ты спалъ или только дремалъ на постели и въ креслахъ, я слѣдилъ твои движенія и твои мгновенья, прикованный непостижимою къ тебѣ силою.

Какъ странно-нова была тогда моя жизнь и какъ вм'естъ съ темъ я читалъ въ ней повторение чего-то отдаленнаго, когда-то давно бывшаго! Но, мнв кажется, трудно дать идею о ней: ко мнь возвратился летучій, свыжій отрывокъ моего юношескаго времени, когда молодая душа ищетъ дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы рвшительно юношеской, полной милыхъ, почти младенческихъ, мелочей и наперерывъ оказываемыхъ знаковъ нѣжной привязанности; когда сладко смотръть очами въ очи, когда весь готовъ на пожертвованія, часто даже вовсе ненужныя. И всв эти чувства, сладкія, молодыя, свежія, увы! жители невозвратимаго міра, — всё эти чувства возвратились ко мнв. Боже! зачемь? Я глядель на тебя, милый мой молодой цветь. Затемъ ли нахнуло на меня вдругъ это сважее дуновение молодости, чтобы потомъ вдругъ и разомъ я погрузился еще въ большую мертвящую остылость чувствъ, чтобы я вдругъ сталъ старъе цълымъ десяткомъ, чтобы отчаяннье и безнадежнье я увидьль исчезающую мою жизнь? Такъ угаснувшій огонь еще посылаеть на воздухъ посліднее пламя, озарившее трепетно мрачныя стіны, чтобы потомъ скрыться навѣки.

# НАБРОСКИ, ВЫПИСКИ, ОТРЫВКИ.

I.

### Какъ нужно создать эту драму.

Облечь ее въ мѣсячную чудную ночь и ея серебряное сіяніе и въ (теплое) роскошное дыханіе Юга.

(Освѣтить) Облить ее сверкающимъ потопомъ солнечныхъ яркихъ лучей, и да исполнится она вся нестерпимаго блеска!

Освѣтить ее всю минувшимъ и вызваннымъ изъ строя удалившихся вѣковъ, полнымъ старины временемъ, обвить разгуломъ, козачкомъ и всѣмъ раздольемъ воли.

И въ потопъ рѣчей неугасаемой страсти, и въ рѣшительный, отрывистый лаконизмъ силы и свободы, и въ ужасный, дышащій дикимъ мщеніемъ порывъ, и въ грубыя, суровыя добродѣтели, и въ желѣзные несмягченные пороки, и въ самоотверженіе неслыханное, дикое и нечеловѣчески-великодушное.

И въ безпечность забубенныхъ въковъ.

Отвѣчаетъ сравн[еніемъ]. иносказательно: «Правда, случается, что волъ надалъ, издыхалъ, но подъ рукою человѣка, которому Богъ далъ умъ на то, чтобы сдѣлать ножъ; но никогда еще не случалось, чтобы быкъ погибалъ отъ свиньи».

Дълаетъ распоряженія о продажь рыбы, о запась на зиму, именно на такое-то время, потому что тогда хлопцы пьянствують, о покупкь соли, о баштанахъ, хльбахъ, о порохъ, ружьяхъ, кунтушахъ для солдатъ.—«Войны, кажется, ожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать—такъ, чтобы не побунтовать, не можетъ прокля-

тый народъ: такъ вотъ у него рука чешется; дармоёдничаетъ да повёсничаетъ по шинкамъ да по улицамъ».

Разсказывають про клады и сокровища запорожцевь. «Уйду на Запорожье, здѣсь всякой чорть тебя колотить».

Монахинямъ такого-то монастыря купить вытканные и шитые утиральники.

Демьянъ превращается въ кашевара, Самко въ......

### Мужики.

Разговоръ между мужиками. «Вздорожало все, дорого. За землю, ей Богу, не длиннъе вотъ этого пальца—20 четвериковъ, 4 пары цыплятъ, къ Духову дню да къ Пасхѣ—пару гусей, да 10 съ каждой свиньи, съ меду, да и послъ каждыхъ трехъ лътъ третьяго вола».

## Улицы древней Варшавы.

Въ Старомъ мѣстѣ было домовъ 39. Улица Новоміейская домовъ 12. На Кривомъ Колѣ 18. Улица S. Яна 6. Гродская.

# Рыцарскіе.

Не поединки, а раздѣлываются драками; набравши съ собою, сколько можно больше, слугъ и выѣхавши на поле, нападаетъ на своихъ противниковъ.

Вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь! любишь ли ты меня? Попрежнему ли ты глядишь на своего любимца, не измѣнившагося ни годами, ни тратами, и горишь, и блещешь ему въ очи, и цѣлуешь его въ уста и лобъ? Ты такъ же ли, попрежнему ли смѣешься, мѣсячный свѣтъ? О Боже, Боже, Боже! Такіе ли звуки, такіе снуются и дрожатъ въ тебѣ? (Я) Клянусь, я слышалъ эти звуки, я слышалъ ихъ одинъ

въ то время, когда я передъ окномъ: на груди рубашка раздернута и грудь, и шея моя — навстръчу освътительному ночному вътру. Какой божественный, какой чудесный и обновляющій, утомительный, дышащій нѣгой и благовоніемъ, рай и небеса — вѣтеръ ночной, дышащій радостнымъ холодомъ вѣтеръ урывками обнималъ меня и обхватывалъ своими объятіями и убѣгалъ, и вновь возвращался обнимать меня, а черныя, угрюмыя массы лѣса, нагнувшись, издали глядѣли и... стоялъ торжественно несмущенный воздухъ. И вдругъ соловей... О, небеса! Какъ загорѣлось все! какъ всныхнуло! У, какой громъ!... А мѣсяцъ, мѣсяцъ!... Отдайте, возвратите мнѣ, возвратите юность мою, молодую крѣность силъ моихъ, меня, меня свѣжаго, того, который былъ! О, невозвратимо все, что ни есть въ свѣтѣ!

Сказавни монологъ, долго кричитъ. Выходитъ мать. «Дочь, у тебя болитъ голова», и прочее.

«Ифть, не голова. Болью я вся: болять мон руки, болять мон..., болить грудь моя, болить моя душа, болить мое сердце. Огонь во мнт. Воды, мать моя, матушка, мамуся! Дай такой воды, чтобы загасила жгущее меня иламя. О, проклята моя злодыйка, и проклять родъ твой, и прокляты ть сво, что кричали! Мать моя, матушка! зачты ты меня породила такую несчастную? Ты, видно, не ходила вы церковь; ты, видно, не молилась Богу; ты, видно, въ нечистой водъ искунала[сь]. въ ядовитомъ зельъ, на которомъ проползла гадина.

Входять, возвіщають и совітують обіжать. «Бігите и снасайтесь, жены и бабы! Ляхи за нами, и грабять и жгуть». Въ этомъ положеній находя... Укладывается старушка, илачеть, разставаясь съ прежнимъ жилищемъ, гді столько пробыла и откуда никуда не выходила.

«Виутри рветъ меня, все немило мив: ин земля, ин небо, ни все, что вокругъ меня».

Отречение отъ міра совершенное. А между тімь рисустей прежнее счастіе и богатство, которое могло. Прощаніе слезное съ молодыми літами, съ молодыми радостями, со всімь и строгое нокореніе судьбі. Обіты, и какъ будеть молиться, какъ принадать къ нконі: «п все буду плакать, и ничего, никакой пищи бідному сердцу, не порадую его никакимъ восноминаніемъ».

И вдругъ... Здвеь встрвча съ соперницей въ упичиженномъ состояніи, и все всныхиваетъ вновь во всемъ огнв и силв. Потоки упрековъ и злобная радость. Потомъ опомнивается и вспоминаетъ объ обътахъ, бросается на кольни и проситъ прощенія.

Выдумать, какъ запала мысль въ голову молодому дверянину. Чисто - козацкое изобрѣтеніе, какъ подговорить. Лукашъ говорить, что онъ ничего не значить, что нужно склонить полковниковъ. Народъ обступаетъ ихъ дома и вынуждаютъ... И сказать, какимъ же образомъ...

### II.

# Отрывокъ изъ неоконченной повъсти.

Дівици Чабловы, дочери бідныхъ родителей, вышли вмістів изъ института въ одно время и вдругь очутились среди світа, огромнаго, великаго, со страхомъ и робостью въ душів. Опів были умны. Какимъ образомъ онів сділались умны, никто не зналъ. Можетъ-быть, это было впушено имъ отъ рожденія, какъ инстинкть, или, можетъ-быть, онів уміти извлечь крупицы опытности и здраваго сужденія изъкингъ, которыя имъ удавалось читать, изъ которыхъ не всяцій умітеть извлекать что-либо. Діло въ томъ, что онів вадумались о своемъ существоваціи и,—въ то время, когда

вътреная и малодушная бросается на свътъ безъ разсмотрънія, какъ бабочка на свъчу,—онъ уже захотъли сдълать для себя планъ жизни и предначертать заранъе для самихъ себя правила, въ законахъ которыхъ обращалась бы ихъ жизнь. — вещь, совершенно необыкновенная въ дъвицахъ осъмнадцатилътнихъ.

#### III.

### Начало неоконченной повъсти.

Можно биться объ закладъ, что читатель, если ему случится только провзжать заштатный городишко Погаръ. увидить, что изъ окна одного деревяннаго, весьма крвикаго, дома съ высокою крышею и двумя бълыми трубами. глядитъ весьма полное и безъ всякихъ рябинъ лицо, цвътомъ нѣсколько похожее на свѣжую, еще не поношенную подошву. Это-Семенъ Семеновичъ Батюшекъ, помъщикъ. дворянинъ, губернскій секретарь. Онъ завель обыкновеніе глядьть изъ окна рышительно на все, что ни есть на улиць. Ъдетъ ли провзжій какой-нибудь дворянинъ, можетъ-быть. тоже губернскій сокретарь, а можеть-быть и повыше. въ коляскъ покойной, глубокой какъ арбузъ. изъ которой смотрятъ хлъбъ, няньки, подушки, или просто жидъ-извозчикъ на облучкъ рогожаной...... \*), съ узкою длинной бородой, въ которой оставили весьма немного волосъ разные госнода. одитые въ военныя и партикулярныя платья: или пронесется вихремъ на тройкт разбойникъ и б...унъ ремонтеръ, —онъ все это разсмотритъ. Если-жъ и никто не профдеть—ничего: это не обда,—Семеновичь посмотрить и на курицу, и на гусыню, которая пробіжить передъ окномъ, и весьма внимательно, — отъ головы до хвоста. Когда столкнутся два воза, онъ изъ окна, тутъ же, подастъ благоразумные совъты: кому податься внередъ, кому [назадъ], и первому проходящему прикажеть номочь. Если одинь изъ счень быстрыхъ его глазъ завидитъ, что мальчишка лезетъ

<sup>\*)</sup> Пропущено какое-то слово, въроятно: «кибиткъ».

черезъ заборъ въ чужой огородъ или начкаетъ углемъ на стънъ неприличную фигуру, онъ подзываетъ очень ласковымъ голоскомъ къ сеоъ, велитъ потомъ подвинуться ему ближе къ окну, потомъ еще ближе, потомъ, протянувши руку, хвать его за ухо и отдеретъ этого бъднаго такимъ образомъ за ухо, что тотъ унесетъ его домой висящее на одной ниточкъ, какъ нерадиво пришитая пуговица къ сюртуку. Если подерутся два мужика, то онъ сію-жъ минуту, тутъ же изъ окна, надъ ними судъ: допроситъ, чьи они, велитъ позвать Петрушку и Павлушку,—повара и комнатнаго лакея въ узкой сърой курткъ, неизвъстно по какой причинъ съ военнымъ воротникомъ,—и тутъ же высъчетъ обоихъ мужиковъ, а другимъ еще прикажетъ придерживать: ему нътъ нужды, что не его люди.

Только на два часа въ день прячется это лицо. Это случается во время и послѣ обѣда, когда онъ имѣетъ обывновеніе отдыхать. Но и тутъ, случись только какое-нибудь происшествіе на улицѣ, Семеновичъ, какъ паукъ, къ которому попадается въ паутину муха, вдругъ выбѣжитъ изъ своего угла, и уже такъ знакомое заштатному городишкѣлицо, цвѣта еще не ношенной подошвы, торчитъ у окна.



# НАЧАЛО РЕЦЕНЗІИ,

напечатанной въ "москвитянинъ".

Утренняя заря, альманахъ на 1842 г., изданный В. Владиславлевымъ. С.-Петербургъ. Въ типогр. III отделенія Собств. Е. И. В. канцеляріи. 1842 г., въ 16-ю, 369 стр.

Альманахъ украшенъ семью портретами. Портретъ ея императорскаго высочества великой княгини Маріп Александровны занимаеть нервое мъсто. Выраженіемъ и мыслью сквозять черты его, и вфрно русскій наканунф Поваго года всмотрится въ нихъ внимательнее, какъ во что-то свътлое, пророческое. И всъ прочіе портреты прекрасны; не безъ тайной внутренней гордости разсматриваешь ихъ, видя, что едва ли красавицы Сфвера не возьмуть верхъ надъ красавицами, украшающими европейскіе кинсеки. Портретъ графини Елены Михайловны Завадовской блещеть всею роскошью ея неувядаемой красоты. Сватлая ясность простоты отражается въ лицъ графини Софыи Александровны Бепкендорфъ. Южной полнотой взгляда озарено лицо баропессы Екатерины Пиколаевны Менгденъ. Наконецъ, типъ чисто-славянской красоты видепъ въ профиль княжны Марін Ивановны Барятинской. Иомьщеніе портретовъ сіяющихъ нашихъ современницъ есть у насъ дело еще новое. Ихъ будетъ разсматривать съ жадностью житель отдаленнаго угла Россіи, куда едва доходять слухи о столиць, и не одинь, одаренный высокимъ художественнымъ вкусомъ, полюбуется ими,

> Благогов'вя богомольно Передъ святыней красоти,

какъ сказалъ Пушкинъ. И всякій на этотъ текущій годъ будеть еще радостнѣй дарить или получать «Утреннюю Зарю».

Жаль подвергнуть это блестящее издвліе строгому перу суровой критики. Она предъ нимъ остановится, какъ предъ ніжнымъ мотылькомъ или цвіткомъ, боясь дуновеніемъ своимъ лишить его свіжести. Содержаніе его вполнів соотвітствуєть своему значенію. Это легкое будуарное чтеніе красавицы. Світскій слогь, гладкость языка, строгое приличіе во многихъ повістяхъ и легкая граціозность нікоторыхъ стиховъ, словомъ— это сіяющая игрушка.

# введение въ древнюю историю.

[ОТРЫВОКЪ].

Всеобщая исторія есть полное изображеніе жизни человіз во всів времена, во всіз концахь земли, отъ первоначальнаго его младенчества до нашихь времень.

Болье семи тысячъ льтъ прошло отъ созданія первыхъ двухъ человьковъ и около половины этихъ льтъ совершенно потеряно для исторіи. Только съ появленіемъ первыхь обществъ (слишкомъ за 2000 до Р. Х.) получаются начальныя свъдьнія о человьчествь.

Исторія его заключается вся въдвухъ великихъ отдѣленіяхъ: въ первомъ—міръ древній, во второмъ—новый.

Оба они имѣли свое младенчество и полное развитіе. Для древняго міра младенчествомъ была эпоха восточнаго человъчества, а эрѣлостью—собственно древній міръ, т. е. міръ грековъ и римлянъ. Для новаго младенчествомъ были времена рыцарства (иначе среднія), а эрѣлостью собственно новый міръ, т. е. три послѣднія столѣтія.

Новый міръ имфетъ разительное отличіе отъ древняго:

другая религія. другіе законы, другіе нравы, другіе народы,—все это отдѣляеть его совершенно отъ древняго.

Древній міръ даже и во время совершеннаго образованія своего не стигнулъ того просвѣщенія, до котораго досягнулъ новый.

Народы древняго міра всѣ помѣщались вокругъ Средиземнаго моря: имъ извѣстна была только половина Европы, иятая часть Азіи и едва ли четвертая—Африки; а народы новаго міра наполняютъ теперь весь земной шаръ и владѣютъ землею въ двадцать разъ болѣе извѣстной прежде древнимъ народамъ.

Всю исторію древняго міра можно представить въ няти неріодахъ.

Въ первомъ помѣщается предъпсторія или разсмотрѣніе міра до первыхъ обществъ; второй заключаетъ въ себѣ самыя древнія восточныя царства до установленія во всемъ древнемъ мірѣ первой всемірной монархіи — персидской; третій отъ первой всемірной монархіи персидской до второй всемірной монархіи — македонской; четвертый отъ второй всемірной монархіи до третьей всемірной монархіи — римской; пятый отъ установленія третьей всемірной монархіи — римской до паденія западной ея части и нашествія новыхъ, еще дикихъ народовъ.



# ПРИМЪЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

#### I.

### Юношескіе опыты.

Непогода. Подъ этимъ стихотвореніемъ. ниже подписи автора: «Н. Г—ль», помѣщена слѣдующая замѣтка А. С. Данилевскаго, лицейскаго товарища Гоголя: «Я нашель эти стихи, къ сожалѣнію, разорванными: они еще писаны въ Нѣжинѣ, на школьной скамейкѣ. Средина стихотворенія дѣйствительно вырвана. Мѣсто утраченныхъ 8—9 стиховъ означено выше точками.

Гансъ Кюхельгартенъ. Идиллія эта написана въ 1827 г.; напечатана отдёльною книжкою въ 1829 г.: цензурное разрѣшеніе помѣчено: «7 мая 1829 года».

Италія. Это стихотвореніе напечатано въ № 12 «Сына Отечества и Сѣвернаго Архива» 1829 г., вышедшемъ 23 марта.

Классныя сочиненія. Написаны въ первой половинт 1828 г.

Двъ главы изъ малороссійской повъсти «Страшный кабанъ». Первая глава напечатана была въ первый разъ въ первомъ номеръ «Литературной Газеты 1831 г., вышедшемъ 1 января: вторая глава—въ номеръ 17-мъ той же газеты, вышедшемъ 22 марта 1831 г.

Женщина. Эта статья напечатана въ четвертомъ номерѣ «Литературной Газеты» 1831 г., вышедшемъ 16 января.

Борисъ Годуновъ. Статья написана въ конц 1830 года.

**Нъсколько главъ** изъ неоконченной повъсти—написаны въ 1831—2 годахъ.

6

**Отрывки изъ начатыхъ повъстей**. Набросаны въ теченіе 1831—1833 годовъ.

Отрывокъ изъ утраченной драмы. Набросанъ, въроятно, въ 1833 году. 1834. Написано наканунъ 1834 года.

Объявленіе объ изданіи исторіи малороссійскихъ козаковъ—появилось 30 января 1834 г., въ № 24 «Сѣверпой Пчелы».

### II.

## Арабески.

Вышли въ свъть въ первой половинъ января 1835 года; цензурное разръшение помъчено «10 ноября 1834 года».

#### часть первая.

- ✓ Скульптура, живопись и музыка. Статья набросана въ 1831 г.:

  отдѣлана для печати въ 1834 г.
  - О среднихъ въкахъ. Эта вступительная лекція написана въ августі 1834 года.
  - Глава изъ историческаго романа. Напечатана въ первый разъ въ альманахъ «Съверные цвъты на 1831 годъ», цензурное разръшеніе котораго помъчено: «18 декабря 1830 года».
  - О преподаваніи всеобщей исторіи. Статья написана въ декабрів 1833 г.; исправлена въ началів 1834 г. и появилась въ февральской книжків «Журнала Министерства Народнаго Просвіщенія» на 1834 г.
  - Портретъ. Повъсть набросана и отдълана для печати въ теченіе 1834 года.
- У Взглядъ на составленіе Малороссіи. Первые наброски этой статьи относятся къ 1833 году; обработана для печати въ февралі или марті 1834 года; напечатана въ первый разъ въ апрільской книжкі «Журнала Министерства Народнаго Просвіщенія» на 1834 годъ, подъ заглавіемъ: «Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи». Томъ І. Книга І. Глава І.
  - **Н**ѣсколько словъ о Пушкинъ. Статья отдёлана для печати въ 1834 г.; первые наброски мы относимъ къ 1832 году.
  - Объ архитектуръ нынъшняго времени. Статья начата во второй половинъ 1833 года; отдълана для печати въ 1834 году.
  - Ал-Мамунъ. Написано въ октябр 1834 г.

#### часть вторая.

жизнь. Отдълано въ 1834 году; наброски относятся къ 1832 году. Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ. Первые наброски сдъланы въ 1832 году; статья кончена въ 1834 году.

Невскій проспекть. Пов'єсть начата въ конц 1833 или въ началів 1834 года: отдівлана для печати въ октябр 1834 г. При печатаніи получило новую редакцію слідующее місто рукописнаго текста: «Если бы Пироговъ быль въ полной формь, то, в'єроятно.—нав'єрное, почтеніе къ его чину и званію остановило бы буйныхъ тевтоновъ, но онъ прибыль совершенно какъ частный, приватный челов'єкъ—въ сюртучк и безъ эполеть. Німцы съ величайшимъ неистовствомъ сорвали съ него все платье; Гофманъ всей тяжестью своей сіль ему на ноги, Кунцъ схватиль за голову, а Шиллеръ схватиль въ руку пукъ прутьевъ, служившихъ метлою. Я долженъ съ прискорбіемъ признаться, что поручикъ Пироговъ быль очень больно выс'єчень».

О малороссійскихъ пѣсняхъ. Статья эта написана въ мартѣ 1834 года; появилась въ апрѣльской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» на 1834 г.

Мысли о географіи. Первая печатная редакція этой статьи появилась въ первомъ № «Литературной Газеты» 1831 года (1 января). подъ заглавіемъ: «Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи». Вторая редакція, напечатанная въ «Арабескахъ», выработана въ 1834 году.

√ Послѣдній день Помпеи. Написано въ августѣ 1834 года.

Плѣнникъ. Написано въ 1830 году.

О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка. Написано, вѣроятно, въ сентябрѣ 1834 года.

Записки сумасшедшаго. Написаны въ 1834 г.

### III.

# Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе "Сочиненій Гоголя".

Альфредъ. Набросано въ первой половинт 1835 года.

О движеній журнальной литературы въ 1834 и 1835 году. Статья начата въ феврал 1836 г.; появилась въ обработанномъ вид въ первомъ том в «Современника» Пушкина, въ апрел в 1836 года.

Петербургскія записки 1836 года. Состоять изъ двухъ частей: нервая написана въ концѣ 1835 года, вторая въ апрѣлѣ и маѣ 1836 года. Напечатаны были въ первый разъ въ «Современникъ» Пушкина, изданномъ по смерти его, въ шестомъ томѣ, цензурное рагрѣшеніе котораго помѣчено: «2 мая 1837 г.»

Рецензіи, помѣщенныя въ «Современникѣ» Пушкина. Начаты и кончены въ февралѣ—мартѣ 1836 года.

Ночи на виллъ. Набросано въ мат 1839 года.

Наброски, выписки, отрывки-относятся къ 1839 году.

Отрывокъ изъ неоконченной повъсти. Время написанія мензвъстно. Начало рецензіи. напечатанной въ «Москвитянинъ» 1842 года, отпосится къ началу этого года.

# ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

I.

Юношескіе опыты.

|                                                        | CTPAH. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| *Непогода                                              |        |
| Ганцъ Кюхельгартенъ (идиллія въ картинахъ)             | . 5    |
| Италія (стихотвореніе)                                 | . 49   |
| *Классныя сочиненія                                    | . 51   |
| Двѣ главы изъ малороссійской повѣсти «Страшный кабанъ» | . 53   |
| Женщина                                                | . 67   |
| *Борисъ Годуновъ, Поэма Пушкина                        | . 72   |
| Нъсколько главъ изъ неоконченной повъсти               | . 78   |
| *Отрывки изъ начатыхъ повъстей                         | . 104  |
| *Отрывокъ изъ утраченной драмы                         | . 111  |
| *1834                                                  | . 114  |
| Объ изданіи исторіи малороссійскихъ козаковъ           | . 116  |
|                                                        |        |
| <del>-</del> - <del></del> -                           |        |
|                                                        |        |
| II.                                                    |        |
| Арабески.                                              |        |
| мраосски.                                              |        |
| часть первая.                                          |        |
| TI .                                                   | 110    |
| Предисловіе                                            |        |
| Скульптура, живопись и музыка                          |        |
| О среднихъ въкахъ                                      |        |
| Глава изъ историческаго романа                         | . 138  |
| О преподаваніи всеобщей исторіи                        | : 150  |
| Портреть (повъсть)                                     | . 166  |
| Взглядъ на составленіе Малороссіи                      | . 214  |
| Нѣсколько словъ о Пушкинѣ                              |        |
| Объ архитектуръ нынъшняго времени                      |        |
| Ал-Мамунъ (историческая характеристика)                | . 255  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIPAH.                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Жизнь.  Шлеперъ, Миллеръ и Гердеръ  Невскій проспектъ (повъсть).  О малороссійскихъ пьеняхъ  Мысли о географіи (для дътскаго возраста)  Послъдній день Помпеи (картина Брюлова)  Плънникъ (отрывокъ изъ историческаго романа)  О движеніи народовъ въ концъ V въка  Записки сумасшедшаго. | 264<br>267<br>273<br>313<br>322<br>332<br>341<br>347<br>377 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе ,,Сочи                                                                                                                                                                                                                                        | неній                                                       |
| Гоголя".                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| *Альфредъ (начало трагедін изъ англійской исторіи) О движеній журнальной литературы въ 1834 и 1835 году                                                                                                                                                                                   | 402<br>424                                                  |
| Рецензіи, помѣщенныя въ Современникѣ» А. С. Пушкина *Ночи на вилъѣ                                                                                                                                                                                                                        | 448<br>463<br>471<br>474<br>480<br>481                      |









# BINDING SECT. JUL 3 - 1968



